Tolstoi Nikolaevich

V chem moia viera?

## DUKE UNIVERSITY



LIBRARY

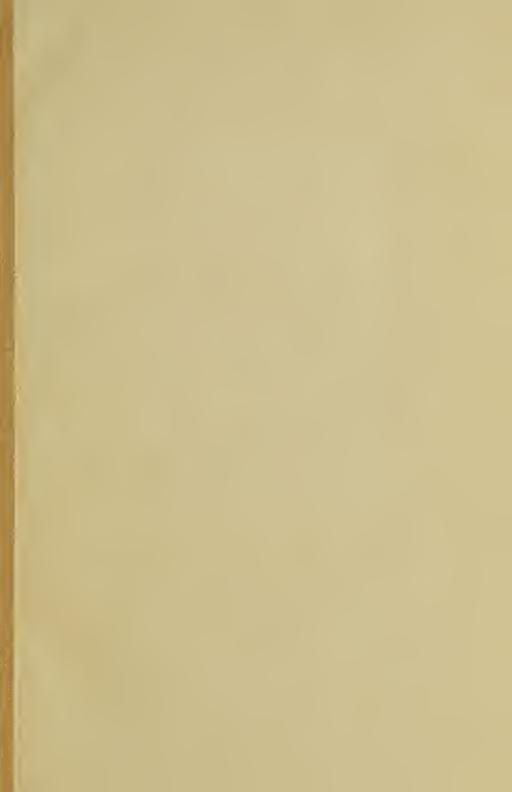



### ПРЕДИСЛОВІЕ.

Обращаемъ вниманіе читателей, мало еще знакоихъ съ писаніями Л. Н. Толстого, на то, что его пиненіе "Въ чемъ моя въра? было написано 20 лѣтъ при назадъ, въ первый періодъ изслѣдованія автопъ религіозныхъ и этическихъ вопросовъ жизни. Съ къ поръ, какъ извѣстно, онъ неустанно продолжалъ продолжаетъ выяснять свои взгляды въ цѣломъ произведеній; и потому для того, чтобы полуъ всестороннее и полное представленіе о его жизнеиманіи, необходимо, не ограничиваясь этой книознакомиться съ содержаніемъ всѣхъ его подующихъ и въ особенности новѣйшихъ трудовъ.



7634 V

# ВЪ ЧЕМЪ МОЯ ВЪРА?



### Въ чемъ моя вѣра?

Я прожиль на свътъ 55 лътъ, и за исключеніемъ 4 или 15 дътскихъ, 35 лътъ я прожиль нигилистомъ настоящемъ значеніи этого слова, т.-е. не соціалистомъ и революціонеромъ, какъ обыкновенно понимають это слово, а нигилистомъ въ смыслъ отсутствія

всякой вфры.

Пять леть тому назадь, я повериль въ учение Христа-и жизнь моя вдругъ перемѣнилась: мнѣ перестало котъться того, чего прежде хотълось, и стало хотъться гого, чего прежде не хотвлось. То, что прежде казатось мит хорошо, ноказалось дурно, и то, что прежде казалось дурно, показалось хорошо. Со мной случипось то, что случается съ челов комъ, который вышель за деломь и вдругь дорогой решиль, что дело ото ему совствы не нужно--п повернуль домой. И все, что было справа-стало слѣва, и все, что было слѣвастало справа: прежнее желаніе — быть какъ можно дальше отъ дома-перемънплось на желаніе быть какъ можно ближе отъ него. Направление моей жизни-жетанія мон стали другія: и доброе и злое перемѣнилось мъстами. Все это произошло оттого, что я нонялъ ученіе Христа не такъ, какъ я понималь его прежде.

Я не толковать хочу ученіе Христа, а хочу только разсказать, какъ я поняль то, что есть простого, сенаго, понятнаго и несомнѣннаго, обращеннаго ко сѣмъ людямъ въ ученін Христа, и какъ то, что я поняль, перевернуло мою душу и дало мнѣ спокойствіе

счастіе.

Я не толковать хочу ученіе Христа, а только одного хотьль бы: запретить толковать его.

Всѣ христіанскія церкви всегда признавали, что всѣ люди, не равные по своей учености и уму,—умные и глупые, — равны передъ Богомъ, что всѣмъ доступна божеская истина. Христосъ сказалъ даже, что воля Бога въ томъ, что немудрымъ открывается то, что скрыто отъ мудрыхъ.

Не всѣ могутъ быть посвящены въ глубочайшія тайны догматики, гомилетики, патристики, литургитики, герменевтики, апологетики и др., но всѣ могутъ и должны понять то, что Христосъ говорилъ всѣмъ милліонамъ простыхъ, немудрыхъ, жившихъ и живущихъ людей. Такъ вотъ того самаго, что Христосъ сказалъ всѣмъ этимъ простымъ людямъ, не имѣвшимъ еще возможности обращаться за разъясненіями Его ученія къ Павлу, Клименту, Златоусту и другимъ, этого самаго я не понималъ прежде, а теперь понялъ; и это самое хочу сказать всѣмъ.

Разбойникъ на крестъ повърилъ въ Христа и спасся. Неужели было бы дурно и для кого-нибудь вредно, если бы разбойникъ не умеръ на крестъ, а сошелъбы съ него и разсказалъ людямъ, какъ онъ повърилъ въ Христа?

Я такъ же, какъ разбойникъ на крестѣ, повѣрилъ ученію Христа и спасся. И это не далекое сравненіе, а самое близкое выраженіе того душевнаго состоянія отчаянія п ужаса передъ жизнью и смертью, въ которомъ я находился прежде, и того состоянія спокойствія п счастія, въ которомъ я нахожусь теперь.

Я, какъ разбойникъ, зналъ, что жилъ и живу скверно, видълъ, что большинство людей вокругъ меня живеть такъ же. Я такъ же, какъ разбойникъ, зналъ, что я несчастливъ и страдаю и что вокругъ меня люди также несчастливы и страдаютъ, и не видалъ никакого выхода, кромъ смерти, изъ этого положенія. Я такъ же, какъ разбойникъ къ кресту, былъ пригвожденъ какой-то силой къ этой жизни страданій и зла. И какъ разбойника ожидалъ страшный мракъ смерти послъ безсмысленныхъ страданій и зла женни, такъ и меня ожидало то же.

Во всемъ этомъ и былъ совершенно подобенъ разбойнику, но различіе мое отъ разбойника было въ томъ, что онъ умиралъ уже, а я еще жилъ. Разбойникъ могъ новърить тому, что спасеніе его будетъ тамъ, за гробомъ, а я не могъ повърить этому, потому что, кромъ жизни за гробомъ, мнъ предстояла еще и жизнь здъсь. А я не понималъ этой жизни. Она мнъ казалась ужасною. И вдругъ я услыхалъ слова Христа, понялъ ихъ, и жизнь и смерть перестали мнъ казаться зломъ, и, вмъсто отчаянія, я испыталъ радость и счастье жизни, ненарушимыя смертью.

Неужели для кого-нибудь можетъ быть вредно, если

я разскажу, какъ это сдълалось со мной?

#### I.

О томъ, почему я прежде не понималъ ученія Христа и какъ и почему я понялъ его, я написалъ два большія сочиненія: Критику Догматическаго Богословія и новый переводъ и соединеніе четырехъ Евангелій съ объясненіями. Въ сочиненіяхъ этихъ я методически, шагъ за шагомъ стараюсь разобрать все то, что скрываеть отъ людей истину, и стихъ за стихомъ вновь перевожу, сличаю и соединяю четыре Евангелія.

Работа эта продолжается уже шестой годъ. Каждый годъ, каждый мъсяцъ я нахожу новыя и новыя уясненія и подтвержденія основной мысли, исправляю вкравшіяся въ мою работу, оть поситшности и увлеченья, ошибки, исправляю ихъ и дополняю то, что сдълано. Жизнь моя, которой остается уже немного, въроятно, кончится раньше этой работы. Но я увъренъ, что работа эта нужна, и потому дълаю, пока живъ, что могу.

Такова моя продолжительная внѣшняя работа надъ богословіемъ, Евангеліями. Но внутренняя работа моя, та, про которую я хочу разсказать здѣсь, была не такая. Это не было методическое изслѣдованіе богословія и текстовъ Евангелій, а это было мгновенное устраненіе всего того, что скрывало самый смыслъ ученія, и мгновенное озареніе свѣтомъ истины. Это было событіе, подобное тому, которое бы случилось съ чело-

вѣкомъ, тщетно отыскивающимъ по ложному рисунку значеніе кучи мелкихъ перемѣшанныхъ кусковъ мрамора, когда бы вдругъ по одному наибольшему куску онъ догадался, что это совсѣмъ другая статуя; и. начавъ возстановлять новую, вмѣсто прежней безсвязности кусковъ, на каждомъ обломкѣ, — всѣми изгибами излома сходящемся съ другими и составляющемъ одно цѣлое, — увидалъ бы подтвержденіе своей мысли. Это самое случилось со мной. И вотъ это-то я хочу разсказать.

Я хочу разсказать, какъ я нашель тоть ключъ къ пониманію ученія Христа, который мнѣ открылъ пстину съ ясностью и убѣдительностью, исключающими всякое сомнѣніе.

Открытіе это сділано было мною такъ: съ тіхъ первыхъ поръ дътства почти, когда я сталъ для себя читать Евангелія, во всемъ Евангеліи трогало и умиляло меня больше всего то ученіе Христа, въ которомъ пропов'єдуются любовь, смиреніе, униженіе, самоотверженіе и возмездіе добромъ за зло. Такова и оставалась для меня всегда сущность христіанскаго ученія, то, что я сердцемъ любилъ въ немъ, то, во пмя чего я посль отчаянія, невьрія призналь истиннымь тоть смысль, который придаеть жизни хрпстіанскій трудовой народъ, и во имя чего я подчинилъ себя темъ же върованіямъ, которыя исповъдуетъ этотъ народъ, т.-е. православной церкви. Но, подчинивъ себя церкви, я скоро замътилъ, что я не найду въ ученіп церкви подтвержденія, уясненія тыхь началь христіанства, которыя казались для меня главными; я замътилъ, что эта дорогая мив сущность христіанства не составляеть главнаго въ ученіи церкви. Я замѣтилъ, что то, что представлялось мнъ важнъйшимъ въ ученіи Христа, не признается церковью самымъ важнымъ. Самымъ важнымъ церковью признается другое. Сначала я не приписывалъ значенія этой особенности церковнаго ученія. «Ну, что жъ, — думаль я, — церковь, кромь того же смысла любви, смиренія и самоотверженія, признаеть еще п этоть смысль догматическій и внішній. Смысль этоть чуждь мнь, даже отталкиваеть меня,

но вреднаго тутъ нътъ ничего». Но чъмъ дальше я продолжалъ жить, покоряясь ученію церкви, тъмъ замътви не такъ безразлична, какъ она мнѣ показалась сначала. Оттолкнули меня отъ церкви и страннести догматовъ церкви, и признаніе и одобреніе церковью гоненій, казней, войнъ, и взаимное отрицаніе другъ друга разными исповъданіями; но подорвало мое довъріе къ ней именно это равнодушіе къ тому, что мнъ казалось сущностью ученія Христа, и, напротивъ, пристрастіе къ тому, что я считаль несущественнымъ. Мив чувствовалось, что туть что-то не такъ. Но что было не такъ, я никакъ не могъ найти; не могъ найти потому, что ученіе церкви не только не отрицало того, что казалось мить главнымъ въ ученін Христа, но вполив признавало это; но признавало какъ-то такъ, что это главное въ ученіи Хрпста становилось не на первое мъсто. Я не могъ упрекнуть церковь въ томъ, что она отрицала существенное, но признавала церковь это существенное такъ, что оно не удовлетворяло меня. Церковь не давала мий того, чего я ожидаль оть нея.

Я перешелъ отъ нигилизма къ церкви только потому, что созналъ невозможность жизни безъ вѣры, безъ знанія того, что хорошо и что дурно помимо моихъ животныхъ инстинктовъ. Знаніе это я думалъ найти въ христіанствъ. Но христіанство, какъ оно представлялось мить тогда, было только извъстное настроеніе-очень неопредъленное, изъ котораго не вытекали ясныя и обязательныя правила жизни. И за этими правилами я обратился къ церкви. Но церковь давала мит такія правила, которыя нисколько не приближали меня къ дорогому мнъ христіанскому настроенію, а скоръе удаляли отъ него. И я не могъ итти за пею. Мить была нужпа и дорога жизнь, основанная на христіанскихъ истинахъ; а церковь мит давала правила жизни, вовсе чуждыя дорогимъ мнъ истинамъ. Правила, даваемыя церковью о въръ въ догматы, о соблюденіи тапнетвъ, постовъ, молитвъ, мнѣ были не нужны; а правилъ, основанныхъ на христіанскихъ истинахъ, не было. Мало того, церковныя правила

ослабляли, пногда прямо уничтожали то христіанское настроеніе, которое одно давало смыслъ моей жизни. Смущало меня больше всего то, что все людское зло—осужденіе частныхъ людей, осужденіе цѣлыхъ народовъ, осужденіе другихъ вѣръ, и вытекавшія изъ такихъ осужденій казни, войны—все это оправдывалось церковью. Ученіе Христа о смиреніи, неосужденіи, прощеніи обидъ, самоотверженіи и любви на словахъ возвеличивалось церковью, и вмѣстѣ съ тѣмъ одобрялось на дѣлѣ то, что было несовмѣстимо съ этимъ ученіемъ.

Неужели ученіе Христа было таково, что противоръчія эти должны были существовать! Я не могъ повърить этому. Кромъ того, мнъ всегда казалось удивительнымъ то, что, насколько я зналъ Евангеліе, тъ мъста, на которыхъ основывались опредъленныя правила церкви о догматахъ, были мъста самыя неясныя; ть же мъста, изъ которыхъ вытекало исполнение ученія, были самыя опредъленныя и ясныя. А между темъ догматы и вытекающія пзъ нихъ обязанности христіанина опредълялись церковью самымъ яснымъ, отчетливымъ образомъ; объ исполненіи же ученія говорилось въ самыхъ неясныхъ, туманныхъ, мистическихъ выраженіяхъ. Неужели этого хотълъ Христосъ, преподавая Свое ученіе? Разръшеніе монхъ сомнъній я могъ найти только въ Евангеліяхъ. И я читалъ и перечитываль ихъ. Изъ всъхъ Евангелій, какъ что-то особенное, всегда выдълялась для меня нагорная проповъдь. И ее-то я читалъ чаще всего. Нигдъ, кромъ какъ въ этомъ мъсть, Христосъ не говорить съ такою торжественностью, нигдъ Онъ не даеть такъ много нравственныхъ, ясныхъ, понятныхъ, прямо отзывающихся въ сердцѣ каждаго правилъ, нигдѣ Онъ не говорить къ большей толив всякихъ простыхъ людей. Если были ясныя, опредъленныя христіанскія правила, то они должны быть выражены туть. Въ этихъ трехъ главахъ Матеея я искалъ разъясненія монхъ недоумъній. Много и много разъ я перечитываль нагорную проповъдь и всякій разъ испытывалъ одно и то же: восторгъ и умиленіе при чтеніи этихъ стиховъ о подставленін щеки, отдачъ рубахи, примиренін со всьми, любви къ врагамъ и то же чувство пеудовлетворенности. Слова Бога, обращенныя ко всемь, были неясны. Поставлено было слишкомъ невозможное отречение отъ всего, уничтожавшее самую жизнь, какъ я понималъ ее. и потому отречение отъ всего, казалось миж, не могло быть непремъннымъ условіемъ спасенія. А какъ скоро это не было непремъннымъ условіемъ спасенія, то не было ничего опредъленнаго и яснаго. Я читалъ не одну нагорную проповѣдь,—я читалъ всѣ Евангелія, всѣ богословскіе комментарін на нихъ. Богословскія объясненія о томъ, что изреченія нагорной пропов'єди суть указанія того совершенства, къ которому долженъ стремиться человъкъ, но что падшій человъкъ-весь въ гръхѣ и своими сплами не можетъ достигнуть этого совершенства, что спасеніе человіка въ вірі, молитві и благодати, - объясненія эти не удовлетворяли меня.

Я не соглашался съ этимъ, потому что мить всегда казалось страннымъ, для чего Христосъ, впередъ зная. что исполнение Его учения невозможно одитьми сплами человтка, далъ такия ясныя и прекрасныя правила, относящияся прямо къ каждому отдъльному человтку. Читая эти правила, мить всегда казалось, что они относятся прямо ко мить, отъ меня одного требуютъ исполнения.

Читая эти правила, на меня паходила всегда радостная увъренность, что я могу сейчасъ, съ этого часа, сдълать все это. И я хотълъ и пытался это дълать; но какъ только я испытывалъ борьбу при исполненіи, я невольно вспоминалъ ученіе церкви о томъ, что человъкъ слабъ и не можетъ сдълать самъ этого, и ослабъвалъ.

Мит говорили: надо втрить и молиться.

Но я чувствоваль, что я мало върю, и потому не могу молиться. Мнъ говорили, что надо молиться, чтобы Богъ далъ въру, ту въру, которая даетъ ту молитву, которая даетъ ту молитву, и т. д., до безконечности.

Но и разумъ и опытъ показывали миѣ, что лѣйствительны могутъ быть только мои усилія исполнять ученія Христа.

И воть, послъ многихъ, многихъ тщетныхъ псканій, изученій того, что было писано объ этомъ въ доказательство божественности этого ученія и въ доказательство небожественности его, послъ многихъ сомнъній и страданій, я остался опять одинъ съ своимъ сердцемъ и съ таинственною книгою предъ собой. Я не могъ дать ей того смысла, который давали другіе, и не могъ придать иного, и не могъ отказаться отъ нея. И только извърившись одинаково и во всъ толкованія ученой критики, и во веф толкованія ученаго богословія, и откинувъ ихъ всѣ, по слову Христа: если не примете Меня, какъ дъти, не войдете въ Царствіе Божіе... я поняль вдругь то, чего не понималь прежде. Я поняль не тъмъ, что я какъ-нибудь искусно, глубокомысленно переставляль, сличаль, перетолковываль; напротивь, все открылось мив темь, что я забыль всё толкованія. М'всто, которое было для меня ключомъ всего, было м'всто изъ V' гл. Мө. ст. 39: "Вамъ сказано: око за око, зубъ за зубъ. А Я вамъ говорю: не противьтесь злому". Я вдругъ, въ первый разъ понялъ этоть стихъ прямо и просто. Я поняль, что Христось говорить то самое, что говоритъ. И тотчасъ - не то, что появилось что-нибудь новое, а отнало все, что затемняло истину, и истина возстала предо мной во всемъ ея значеніп. "Вы слышали, что сказано древнимъ: око за око, зубъ за зубъ. А Я вамъ говорю: не противьтесь злому". Слова эти показались миж вдругъ совершенно новыми, какъ будто я никогда не читалъ ихъ прежде.

Прежде, читая это мѣсто, я всегда по какому-то странному затменію пропускаль слова: а Я говорю: не противытесь злому. Точно какъ будто словь этихь совсѣмъ не было или они не имѣли никакого опредѣленнаго значенія.

Внослѣдствін въ бесѣдахъ монхъ со многими и многими христіанами, знавшими Евангеліе, мнѣ часто случалось замѣчать относительно этихъ словъ то же затменіе. Словъ этихъ никто не номниль, и часто, при разговорахъ объ этомъ мѣстѣ, христіане брали Евангеліе, чтобы провѣрить, есть ли тамъ эти

слова. Также и я пропускаль эти слова, и начиналь понимать только со слѣдующихъ словъ: "И кто ударитъ тебя въ правую щеку... подставь лѣвую..." п т. д. И всегда слова эти представлялись мнѣ требованіемъ страдацій, лишсній, не свойственныхъ человъческой природъ. Слова эти умиляли меня, мнъ чувствовалось, что было бы прекрасно исполнить ихъ. Но мнъ чувствовалось тоже и то, что я никогда не буду въ силахъ исполнить ихъ только для того, чтобы страдать. Я говориль себь: ну, хорошо, я иодставлю щеку, — меня другой разъ прибьють; я отдамъ, — у меня отнимуть все. У меня не будеть жизни. А мнв дапа жизнь, зачъмъ же я лишусь ся? Этого не можетъ требовать Христосъ. Прежде я говорилъ это себѣ, предполагая, что Христосъ этими словами восхвалясть страданія и лишенія и, восхваляя пхъ, говоритъ преувеличенно и потому петочно и неясно; но теперь, когда я поняль слова о испротивленіи влому, миж стало ясно, что Хрпстось ничего не преувеличиваеть и не требуеть никакихъ страданій для страданій, а только очень опредъленно п ясно говорить то, что говорить. Онъ говорить: "не противьтесь злому; и, дълая такъ, внередъ знайте, что могуть найтись люди, которые, ударивъ васъ по одной щекъ и не встрѣтивъ отпора, ударять и по другой; отнявъ рубаху, отнимуть и кафтанъ; воспользовавшись вашей работой, заставять еще работать; будуть брать безъ отдачи... И воть, если это такъ будеть, то вы всетаки не противьтесь злому. Тѣмъ, которые будутъ васъ бить и обижать, все-таки дѣлайте добро". И когда я поняль эти слова такъ, какъ они сказаны, такъ сейчасъ же все, что было темно, стало ясно, и что казалось прсувеличенно, стало вполнъ точно. Я поняль въ первый разъ, что центръ тяжести всей мысли въ словахъ: "не противься злому", а что послъдующее есть только разъяспеніе перваго положенія. Я попяль, что Христось нисколько не велить подставлять щеку и отдавать кафтанъ для того, чтобы страдать, а велить не противиться злому и говорить, что при этомъ придется, можетъ-быть, и страдать. Точно такъ

же, какъ отецъ, отправляющій своего сына въ далекое путешествіе, не приказываеть сыну — не досыпать ночей, не добдать, мокнуть и зябнуть, если онъ скажеть ему: "ты иди дорогой, и если придется тебѣ и мокнуть, и зябнуть, ты все-таки иди". Христось не говорить: подставляйте щеки, страдайте, а Онъ говоритъ: не противътесь злому, п, что бы съ вами ни было, не противьтесь злому. Слова эти: не противьтесь злу, или злому, понятыя въ ихъ прямомъ значеній, были для меня истинно ключомъ, открывшимъ мнѣ все. И мнѣ стало удивительно, какъ могъ я такъ навыворотъ понимать ясныя, определенныя слова. Вамъ сказано: зубъ за зубъ, а Я говорю: не противься злу или злому, и, что бы съ тобой ни дълали злые, терпи, отдавай, но не противься злу или злымъ. Что же можеть быть яснъе, понятнъе и несомнъннъе этого? И стопло мнъ понять эти слова просто и прямо, какъ они сказаны, и тотчасъ же во всемъ ученій Христа, не только въ нагорной проповъди, но во всъхъ Евангеліяхъ, все, что было запутано, стало понятно; что было противоръчиво, стало согласно; и главное, что казалось излишне, стало необходимо. Все слилось въ одно цълос и несомнѣнно подтверждало одно другое, какъ куски разбитой статуи, составленные такъ, какъ они должны быть. Въ этой проповъди и во всъхъ Евангеліяхъ со всвхъ сторонъ подтверждалось то же ученіе о непротивленін злу.

Въ этой проповъди, какъ и во всъхъ мъстахъ, вездъ Христосъ представляетъ Себъ своихъ учениковъ, т.-е людей, исполняющихъ правило о непротивлении злу, не иначе, какъ подставляющихъ щеку и отдающихъ кафтанъ, какъ гонимыхъ, побиваемыхъ и нищихъ.

Вездѣ много разъ Христосъ говоритъ, что тотъ, кто не взялъ крестъ, кто не отрекся отъ всего, тотъ не можетъ быть Его ученикомъ, т.-е. кто не готоът на всѣ послѣдствія, вытскающія изъ исполненія правпла о непротивленіи злу. Ученикамъ Христосъ говоритъ: будьте нищіе, будьте готовы, не противясь злу, припять гоненія, страданія и смерть. Самъ готовится на страданія и смерть, не противясь злымъ, п отгоняетъ отъ

себя Петра, жалъющаго объ этомъ, и Самъ умпраетъ, запрещая протпвпться злу и не измъняя своему ученію.

Всѣ первые ученики Его исполняють это правпло непротивленія и всю жизнь проводять въ пищетѣ, гоненіяхъ и никогда не воздають зломъ за зло.

Стало-быть, Христосъ говорить то, что говорить. Можно утверждать, что всегдашнее исполнение этого правила очень трудно, можно не соглашаться сътъмъ, что каждый человъкъ будетъ блаженъ, исполняя это правило, можно сказать, что это глупо, какъ говорятъ невърующіе, что Христосъ былъ мечтатель, идеалистъ, который высказывалъ непсполнимыя правила, которымъ и слъдовали по глупости Его ученики; но никакъ нельзя не признавать, что Христосъ сказалъ очень ясно и опредъленно то самое, что хотълъ сказатъ: именно, что человъкъ, по Его ученю, долженъ не противиться злу и что потому тотъ, кто принялъ Его ученіе, не можетъ противиться злу. А между тъмъ ни върующіе, ни невърующіе не понимаютъ такого простого, яснаго значенія словъ Христа.

### II.

Когда я поняль, что слова-не противься злому, значать: не противься злому, все мое прежнее представлепіе о смыслъ ученія Хрпста вдругъ измънилось, и я ужаснулся предъ тъмъ, не то что непониманіемъ, а какимъ-то страннымъ пониманіемъ ученія, въ которомъ я паходился до сихъ поръ. Я зналъ, мы всъ знаемъ, что смыслъ хрпстіанскаго ученія въ любви къ людямъ. Сказать: подставить щеку, любить враговъэто значить выразить сущность христіанства. Я зналь это съ дътства, но отчего же я не понималъ этпхъ простыхъ словъ просто, а искалъ въ нихъ какой-то пносказательный смыслъ? Не протпвься злому-значить не протпвься злому никогда, т.-е. никогда пе дълай насилія, т.-е. такого поступка, который всегда противоположенъ любви. И если тебя при этомъ обидять, то переноси обиду и все-таки не дълай насилія надъ другимъ. Онъ сказалъ такъ ясно и просто, какъ нельзя сказать яснъе. Какъ же я, въруя или стараясь върить, что тотъ, кто сказалъ это - Богъ, говорилъ, что исполнить это своими силами невозможно. Хозяинъ скажетъ мнѣ: поди наруби дровъ, а я скажу: я своими силами не могу исполнить этого. Говоря это, я говорю одно изъ двухъ: или то, что я не върю тому, что говорить хозяинь, или то, что я не хочу дълать того, что велить хозяннъ. Про зановъдь Бога, которую Онъ далъ намъ для исполненія, про которую Онъ сказалъ: кто исполнитъ и научитъ такъ, тотъ большимъ наречется, и т. д., про которую Онъ сказаль, что только тв, которые исполняють, тв получають жизнь, заповъдь, которую Онъ самъ исполнилъ и которую выразиль такъ ясно, просто, что въ смыслв ея не можеть быть сомнвнія, про эту-то заповвдь я, никогда не попытавшись даже исполнить ее, говориль: исполнение ея невозможно однъми моими сидами, а нужна сверхъестественная помощь.

Богъ сошель на землю, чтобы дать спасеніе людямъ. Спасеніе состоить въ томъ, что второе лицо Троицы, Богъ-Сынъ, пострадалъ за людей, искупилъ передъ Отцомъ гръхъ ихъ и далъ людямъ церковь, въ которой хранится благодать, передающаяся върующимъ; но, кромъ всего этого, этотъ Богъ-Сыпъ далъ людямъ и ученіе и примъръ жизни для спасенія. Какъ же я говорилъ, что правила жизни, выраженныя Имъ просто и ясно для всъхъ, такъ трудно исполнять, что даже невозможно безъ сверхъестественной помощи? Онъ не только не сказаль этого, Онъ определенно сказаль: непремѣнно исполняйте, а кто не исполнить, тоть не войдеть въ Царство Божіе. И Онъ никогда не говориль, что исполненіе трудно, Онъ, напротивъ, сказалъ: иго Мое благо, и бремя Мое легко; Іоаннъ, Его евангелисть, сказаль: зановъди Его не тяжки. Какъ же это я говорилъ, что то, что Богъ велѣлъ исполнять; то, исполнение чего Онъ такъ точно опредълилъ, и сказалъ, что исполнять это легко; то, что Онъ самъ исполнилъ какъ человъкъ, и что исполняли первые последователи Его; какъ же это я говорилъ, что исполпять это такъ трудно, что даже невозможно безъ

сверхъестественной помощи? Если бы человѣкъ всѣ усилія своего ума ноложиль на то, чтобы уничтожить какой-нибудь данный законъ, — что дъйствительные, для уничтоженія этого закона, могъ бы сказать этотъ человъкъ, какъ не то, что законъ этотъ по существу неисполнимъ п что мысль самого законодателя о своемъ законъ такова, что законъ этотъ неисполнимъ, а что для исполненія его нужна сверхъестественная помощь? А это самое я думаль по отношенію къ заповеди о непротивлении злу. И я сталъ вспомпнать, какъ и когда вошла мнѣ въ голову эта страшная мысль о томъ, что законъ Хрпста божествененъ, но исполнить его нельзя. И, разобравъ свое прошедшее, я поняль, что мысль эта пикогда не была передана мнъ во всей ея наготъ (она бы оттолкнула меня), по что я, незамътно для себя, всосалъ ее съ молокомъ матери съ самаго перваго дътства, и вся послъдующая жизнь моя только укрѣиляла во мнѣ это странное заблужденіе.

Съ дътства меня учили тому, что Хрпстосъ — Богъ п ученіе Его божественно, но вмаста са тама меня учили уважать тъ учрежденія, которыя насиліемъ обезпечивають мою безопасность отъ злого, учили меня иочитать эти учрежденія священными. Меня учили противостоять злому и внушали, что унизительно п постыдно нокоряться злому и терить оть него, а похвально противиться ему. Меня учили судить и казнить. Потомъ меня учили воевать, т.-е. убійствомъ противодъйствовать злымъ, и воинство, котораго я быль членомъ, называли христолюбивымъ вопиствомъ: и даятельность эту освящали христіанскимъ благословеніемъ. Кромѣ того, съ дѣтства и до возмужалости меня учили уважать то, что прямо противоръчить закону Христа. Дать отпоръ обидчику, отметить насиліемъ за оскорбленіе личное, семейное, народное; все это не только не отрицали, но мнв внушали, что все это прекрасно и не противно закону Христа.

Все, меня окружающее, спокойствіе, безопасность моя п семьп, моя собственность, все построено было на законъ, отвергнутомъ Христомъ, на законъ: зубъ за зубъ.

Церковные учители учили тому, что учение Христа божественно, но исполнение его невоможно по слабости людской, и только благодать Христа можеть содъйствовать его исполнению. Свътские учители и все устройство жизни уже прямо признавали неисполнимость, мечтательность ученія Христа, п рѣчами и дѣлами учили тому, что противно этому ученію. Это признаніе неисполнимости ученія Бога до такой степени понемножку, пезамътно всосалось въ меня и стало привычно мнѣ, и до такой степени оно совпадало съ монми похотями, что я никогда не замъчалъ прежде того противоръчія, въ которомъ я находился. Я не впдалъ того, что невозможно въ одно и то же время исповедывать Христа-Бога, основа ученія Котораго есть непротивление злому, и сознательно и спокойно работать для учрежденія собственности, судовъ, государства, воинства, учреждать жизнь, противную ученію Христа, п молиться этому Христу о томъ, чтобы между нами исполнялся законъ непротивленія злому и прощенія. Мнѣ не приходило еще въ голову то, что теперь такъ ясно: что гораздо бы проще было устрапвать и учреждать жизнь по закону Христа, а молиться ужь о томъ, чтобы были суды, казни, войны, если они такъ нужны для нашего блага.

И я поняль, откуда возникло мое заблужденіе. Оно возникло изъ испов'єданія Христа на словахъ п отрицанія Еге на д'єл'є.

Положеніе о непротивленіи злому есть положеніе, связующее все ученіе въ одно цёлое, но только тогда, когда оно не есть изреченіе, а есть правило, обязательное для исполненія, когда оно есть законъ.

Опо есть точно ключъ, отпирающій все, по только тогда, когда ключъ этотъ просунуть до замка. Признаніе этого положенія за изреченіе, невозможное къ исполненію безъ сверхъестественной помощи, есть уничтоженіе всего ученія. Какимъ же, какъ не невозможнымъ, можетъ представляться людямъ то ученіе, изъ котораго вынуто основное, связующее все положеніе? Невърующимъ же оно даже прямо представляется глупымъ и не можетъ представиться инымъ.

Поставить машину, затонить паровикъ, пустить въ ходъ, но не надъть передаточнаго ремня— это самое сдълано съ ученіемъ Христа, когда стали учить, что можно быть христіаниномъ, не исполняя положенія о

непротивленій злому.

Я недавно съ еврейскимъ раввиномъ читалъ V главу Матоея. Почти при всякомъ изречении раввинъ говорилъ: это есть въ библіи, это есть въ талмудъ, и указываль мнъ въ библіи и талмудъ весьма близкія изреченія къ изреченіямъ нагорной проповъди. Но когда мы дошли до стиха о непротивленіи злому, онъ не сказалъ: и это ссть въ талмудъ, а только спросилъ меня съ усмъшкой:- И христіане исполняють это? подставляють другую щеку?— Мнѣ нечего было отвѣчать, тѣмъ болѣе, что я зналъ, что въ это самое время христіане не только не подставляли щеки, но били евреевъ по подставленной щекъ. Но миъ интересно было знать, есть ли что-нибудь подобное въ библіи или талмудъ, и я спросилъ его объ этомъ. Онъ сказаль:- Нътъ, этого нътъ, но вы скажите, исполняютъ ли христіане этоть законь?-Вопросомь этимь онъ говориль мив, что присутствие такого правила въ христіанскомъ законъ, которое не только никъмъ не пеполняется, но которое сами христіане признають неисполнимымъ, есть признание неразумности и ненужности этого правила. Й я не могъ ничего отвъчать ему.

Теперь, понявъ прямой смыслъ ученія, я вижу ясно то странное противоръчіс съ самимъ собой, въ которомъ я находился. Признавъ Христа Богомъ и ученіе Его божественнымъ и вмъстъ съ тъмъ устроивъ свою жизнь противно этому ученію, что же оставалось, какъ не признавать ученіе нсисиолнимымъ? На словахъ я призналъ ученіе Христа священнымъ, на дълъ я исповъдывалъ совсъмъ не христіанское ученіс и признавалъ и ноклонялся учрежденіямъ не христіанскимъ, со всъхъ сторонъ обнимающимъ мою жизнь.

Весь Ветхій Завътъ говоритъ, что несчастія народа іудейскаго происходили отъ того, что онъ върилъ въ ложныхъ боговъ, но не въ истиннаго Бога. Самуилъ, въ первой книгѣ, въ главахъ 8-й и 12-й, обвиняетъ

народъ въ томъ, что ко всёмъ прежнимъ своимъ отступленіямъ отъ Бога онъ прибавиль еще повое: на
мѣсто Бога, который быль ихъ царемъ, поставилъ
человѣка-царя, который, по ихъ мнѣнію, спасеть ихъ.
Не вѣрьте въ "тогу", въ пустое, говоритъ Самуилъ
народу (XII, 12 стихъ). Оно не поможетъ вамъ и не
спасетъ васъ, потому что оно "тогу", пустое. Чтобы
не погибнуть вамъ съ царемъ вашимъ, держитесь
одного Бога.

Вогъ въра въ эти "тогу", въ эти пустые кумиры и заслоняетъ отъ меня истину. На дорогъ къ ней, заграждая ея свътъ, стояли предо мной тъ "тогу", отъ которыхъ я не въ сплахъ былъ отречься.

На-дняхъ я шелъ въ Боровицкія ворота; въ воротахъ сидълъ старикъ, ницій-калѣка, обвязанный по ушамъ ветошкой. Я вынулъ кошелекъ, чтобы дать ему чтонибудь. Въ это время съ горы изъ кремля выбѣжалъ бравый, молодой, румяный малый, гренадеръ въ казенномъ тулупъ. Нищій, увидавъ солдата, испуганно вскочилъ и въ прихромку побѣжалъ внизъ къ Александровскому саду. Гренадеръ погнался было за нимъ, но, не догнавъ, остановился и сталъ ругать нищаго за то, что онъ не слушалъ запрещенія и садился въ воротахъ. Я подождалъ гренадера въ воротахъ. Когда онъ поровнялся со мной, я спросилъ его: знаетъ ли онъ грамотъ?

— Знаю, а что?—Евангеліе чпталь?—Чпталь.—А читаль: "и кто накормить голоднаго?.." Я сказаль ему это мьсто. Онь зналь его и выслушаль его. И я видьль, что онь смущень. Два прохожіе остановились, слушая. Гренадеру, видно, больно было чувствовать, что онь, отлично исполняя свою обязанность,—гоняя народь оттуда, откуда вельно гонять,—вдругь оказался не правь. Онь быль смущень и, видимо, искаль отговорки. Вдругь въ умныхь черныхь глазахь его блеснуль свыть, онь повернулся ко мнь бокомь, какь бы уходя.—А воинскій уставь читаль?— спросиль онь. Я сказаль, что не читаль.— Такь и не говори,—сказаль грепадерь, тряхнувь побыдоносно головой, и, запахнувь тулупь, молодецки пошель къ своему мьсту.

Это быль единственный человѣкъ во всей моей жизни, строго логически разрѣшившій тотъ вѣчный вопросъ, который при нашемъ общественномъ строѣ стоялъ передо мной и стоитъ передъ каждымъ человѣкомъ, называющимъ себя христіаниномъ.

### III.

Напрасно говорять, что ученіе христіанское касается личнаго спасенія, а не касается вопросовь общихь, государственныхъ. Это только смёлое и голословное утвержденіе самой очевидной неправды, которая разрушается при нервой серьезной мысли объ этомъ. Хорошо, я не буду противиться злому, подставлю щеку, какъ частный человъкъ, говорю я себъ, но идеть непріятель или угнетають народы, и меня призывають участвовать въ борьбъ со злыми-ндти убивать ихъ. И мит неизбъжно рфшить вопросъ: въ чемъ служеніе Богу и въ чемъ служеніе "тогу". Идти ли на войну, или не идти? Я—мужикъ, меня выбирають въ старшины, судьи, въ присяжные, заставляють присягать, судить, наказывать, - что мнв двлать? Опять я должень выбирать между закономъ Бога и закономъ человъческимъ. Я-монахъ, живу въ монастыръ, мужики отняли нашъ покосъ, и меня посылають участвовать въ борьбъ со злыми-просить въ судъ на мужиковъ. Опять я долженъ выбрать. Ни одинъ человъкъ не можеть уйти отъ ръшенія этого вопроса. Я не говорю уже о нашемъ сословін, д'ятельность котораго почти вся состоить въ противленін злымъ: военные, судейскіе, администраторы, но ніть того частнаго, самаго скромнаго человъка, которому бы не предстояло это рѣшеніе между служеніемъ Богу, исполненіемъ его заповѣдей, или служеніемъ "тогу", государственнымъ учрежденіямъ. Личная моя жизнь переилетена съ общей государственной, а государственная требуеть отъ меня нехристіанской дъятельности, прямо противной заповъди Христа. Теперь съ общей воинской повинностью п участіемъ всёхъ въ судё въ качестве присяжныхъ, дилемма эта съ поразительной резкостью поставлена предъ всѣми. Всякій человѣкъ долженъ взять орудіе убійства: ружье, ножъ, и если не убить, то зарядить ружье и отточить ножъ, т.-е. быть готовымъ на убійство. Каждый гражданинъ долженъ прійти въ судъ и быть участникомъ суда и наказаній, т.-е. каждый долженъ отречься отъ заповѣди Христа непротивленія злому не словомъ только, но и дѣломъ.

Вопросъ гренадера: Евангеліе или воинскій уставъ? Законъ Божій или законъ человѣческій? — теперь стоитъ и при Самуилѣ стоялъ передъ человѣчествомъ. Онъ стоялъ и передъ самимъ Христомъ и передъ учениками Его. Стоитъ и передъ тѣми, которые теперь хотятъ быть христіанами на дѣлѣ, стоялъ и передо мной.

Закочъ Христа, съ Его ученіемъ любви, смиренія самоотверженія, всегда и прежде трогаль мое сердце и привлекалъ меня къ себъ. Но со всъхъ сторонъ, въ исторіи, въ современной, окружающей меня, и въ моей жизни я видълъ законъ противоположный, противный моему сердцу, моей совъсти, моему разуму, но потакающій моимъ животнымъ инстинктамъ. Я чувствовалъ, что, прими я законъ Христа, я останусь одинъ, и мнв можеть быть плохо, мнв придется быть гонимымъ и плачущимъ, то самое, что сказалъ Христосъ. Прими я законъ человъческій—меня всъ одобрять, я буду спокоенъ, обезпеченъ, и къ моимъ услугамъ вст изощренія ума, чтобы успокоить мою совъсть. Я буду смъяться и веселиться, то самое, что сказалъ Христосъ. Я чувствоваль это и потому не только не углублялся въ значеніе закона Христа, но старался понять его такъ, чтобы онъ не мъшалъ мнъ жить моей животной жизнью. А понять его такъ нельзя было, п потому я вовсе не понималъ его.

Въ этомъ непониманіи я доходиль до теперь удпвительнаго мнѣ затменія. Для образца такого затменія приведу мое прежнее пониманіе словъ: Не судите, и не будете судимы (Мо. VII, 1). Не судите, и не будете судимы— не осуждайте, и не будете осуждены (Луки VI, 37). Мнѣ такъ несомнѣнно казалось священнымъ, не нарушающимъ закона Бога учрежденіе судовъ, въ

которыхъ я участвовалъ и которые ограждали мою собственность и безопасность, что никогда и въ голову не приходило, чтобы это изречение могло значить что-нибудь другое, а не то, чтобы на словахъ не осуждать ближняго. Мнъ и въ голову не приходило, чтобы Христосъ въ этихъ словахъ могъ говорить про суды: про земскій судъ, про уголовную палату, про окружные и мировые суды и всякіе сенаты и департаменты. Только когда я поняль въ прямомъ значенін слова о непротивленін злому, только тогда мнѣ представился вопросъ о томъ, какъ относится Христосъ ко всѣмъ этимъ судамъ и департаментамъ. И понявъ, что онъ долженъ отрицать ихъ, я спросиль себя: Да не значитъ ли это: не только не судите ближняго на словахъ, но и не осуждайте судомъ-не судите ближнихъ своими человъческими учрежденіями.

У Луки, гл. VI, съ 37 по 49, слова эти сказаны тотчасъ послъ ученія о непротивленіи злому и воздаянія добромъ за зло. Тотчасъ послѣ словъ: будьте мплосерды, какъ Отецъ вашъ на небѣ, сказано: нс судите, и не будете судимы, не осуждайте, и не будете осуждены. Не значить ли это, кром'в осужденія ближняго, и то, чтобы пе учреждать судовъ и не судить въ нихъ ближнихъ? спросилъ я себя теперь. И стоило мнъ только поставить себъ этоть вопросъ, чтобы и сердце и здравый смыслъ тотчасъ отвътили мнъ

утвердительно.

Я знаю, какъ такое понимание этихъ словъ поражаеть сначала. Меня оно тоже поразило. Чтобы показать, какъ я далекъ быль отъ такого пониманія, признаюсь въ стыдной глупости. Уже послътого, какъ я сталь върующимъ и читаль Евангеліе, какъ божественную книгу, я, при встръчъ съ моими пріятелями, прокурорами, судьями, въ видъ игривой шутки, говорилъ имъ: а вы все судите, а сказано: не судите, и не судимы будсте. Я такъ былъ увъренъ, что слова эти не могутъ значить ничего другого, какъ только запрещение злословія, что не понималь того страшнаго кощунства, которос я дѣлалъ, говоря это. Я до того дошелъ, что, увѣрившись въ томъ, что ясныя слова эти значать не то, что значать, въ шутку говориль ихъ въ ихъ настоящемъ значеніи.

Разскажу подробно, какъ уничтожилось во мнѣ всякое сомнѣніе о томъ, что слова эти не могутъ быть понимаемы иначе, какъ въ томъ смыслѣ, что Христосъ запрещаетъ всякія человѣческія учрежденія судовъ, и словами этими ничего не могъ сказать другого.

Первое, что норазило меня, когда я поняль заповѣдь о непротивленіи злому въ ея прямомъ значеніи, было то, что суды человѣческіе не только не сходятся съ нею, но прямо противны ей, противны и смыслу всего ученія, и что нотому Христосъ, если подумаль о судахъ, то долженъ быль отрицать ихъ.

Христосъ говорить: не противься злому. Цель судовъпротивиться злому. Христось предписываеть: дылать добро за зло. Суды воздають зломь за зло. Христось говорить: Не разбирать добрыхь и злыхь. Суды только то п делають, что этоть разборь. Христось говорить: Прощать встыл. Прощать не разг, не семь разг, а безг конца. Яюбить враговь, дылать добро ненавидящимь. Суды не прощають, а наказывають, делають не добро, а зло тымь, которыхь они называють врагами общества. Такъ что по смыслу выходило, что Хрпстосъ долженъ быль запрещать суды. Но, можеть быть, думаль я, Христосъ не имълъ дъла съ человъческими судами и не думаль о нихъ. Но вижу, что этого нельзя предположить: Христосъ со дня рожденія и до смерти сталкивался съ судами Ирода, синедріона и первосвященниковъ. И дъйствительно, вижу, что Христосъ много разъ прямо говорить про суды, какъ про зло. Ученикамъ Онъ говоритъ, что ихъ будутъ судить, и говорить, какъ имъ держаться на судъ. Про Себя говориль, что Его засудять, и Самь показываеть, какь надо относиться къ суду человъческому. Стало-быть, Христосъ думалъ о тъхъ судахъ человъческихъ, которые должны были засудить Его и Его учениковъ, и засуждавшіе и засуждающіе милліоны людей. Христосъ видълъ это зло и прямо указывалъ на него. При исполненіи приговора сула надъ блудницей Онъ прямо отрицаеть судъ и ноказываеть, что человъку нельзя судить, потому что опъ самъ виноватый. П эту же самую мысль Онъ высказываетъ нѣсколько разъ, говоря, что засореннымъ глазомъ пельзя видѣть сора въ глазу другого, что слѣпой не можетъ водить слѣпого. Объясняеть даже то, что происходить отъ такого заблужденія. Ученикъ станетъ такой же, какъ учитель.

Но, можетъ-быть, и высказавъ это по отношенію къ суду блудницы и указавъ притчей о спицѣ на общую слабость человѣческую, Опъ все-таки не запрещаетъ обращенія къ человѣческому правосудію, въвиду защиты отъ злыхъ; но вижу, что этого никакъ

нельзя допустить.

Въ пагорной проповъди, обращаясь ко всъмъ, Онъ говоритъ: и если кто хочетъ высудить у тебя рубаху, отдай и кафтанъ. Стало-быть, Онъ всъмъ запрещаетъ судиться.

Но, можетъ-быть, Христосъ говоритъ только о личномъ отношеніи каждаго человѣка къ судамъ, но не отрицаетъ самаго правосудія и допускаетъ въ христіанскомъ обществѣ людей, которые судятъ другихъ въ установленныхъ учрежденіяхъ? Но вижу, что и этого нельзя предположить. Христосъ въ молитвѣ своей всѣмъ людямъ безъ исключенія велитъ прощать другимъ, чтобы и имъ были прощены ихъ вины. И повторяетъ эту мысль много разъ. Стало-быть, всякій человѣкъ и на молитвѣ и прежде чѣмъ принести даръ долженъ всѣмъ простить. Какъ же можетъ судить и приговаривать по суду человѣкъ, который, по исновѣдуемой имъ вѣрѣ, долженъ всѣмъ всегда прощать? И потому вижу, что, по ученію Христа, христіанскій наказывающій судья быгь не можетъ.

Но, можетъ-быгь, по той связи, въ которой находятся съ другими слова: не судите и не осуждайте, видно, что въ этомъ мѣстѣ Христосъ, говоря: не судите, не думалъ о судахъ человѣческихъ? Но этого тоже нѣтъ; напротивъ, ясно по связи рѣчи, что, говоря: не судите, Христосъ говоритъ именио о судахъ, учрежденіяхъ; по Матоею и Лукѣ, передъ тѣмъ, чтобы сказать: не судите, Онъ говоритъ: не противътесь злому, терпите зло, дѣлайте добро всѣмъ. А передъ этимъ повторяетъ, по Матеею, слова уголовнаго еврейскаго закона: око за око, зубъ за зубъ. И послѣ этой ссылки на уголовный законъ говоритъ: а вы дѣлайте не такъ, не противьтесь злому, и потомъ уже говоритъ: не судите. Стало-быть, Христосъ говоритъ именно про уголовный законъ человѣческій, и его-то и отрицаетъ словами: не судите.

Кромѣ того, по Лукѣ, Онъ говорить не только: не судите, но—не судите и не осуждайте. Для чего-нибудь да прибавлено же это слово, имѣющее почти то же значеніе. Прибавка этого слова можеть имѣть только одну цѣль: выясненіе значенія, въ которомъ должно пониматься первое слово.

Если бы Онъ хотълъ сказать: не осуждайте ближияго, то Онъ бы прибавилъ это слово, но Онъ прибавляетъ слово, переводимое по-русски—не осуждайте. И послъ этого говоритъ: и не будете осуждены, всъмъ прощайте, и будете прощены.

Но, можетъ-быть, все-таки Христосъ не думалъ про суды, говоря это, и я свою мысль нахожу въ Его словахъ, имъющихъ другое значеніе.

Справляюсь съ тъмъ, какъ первые ученики Христа, апостолы, смотръли на суды человъческіе, признавали ли, одобряли ли ихъ.

Въ главъ IV, отъ 1—11, впостолъ Іаковъ говорить: Не злословьте друга друга, братія, кто злословить брата и судить брата своего, тоть злословить законь и судить законь; а если законь судишь, то ты не исполнитель закона, а судья.—Единъ законодатель и судья, который можеть спасти и погубить—а ты кто, который судишь другого?

Слово, переданное словомъ злословить, есть слово Каталала. Безъ справки съ лексикономъ можно видъть, что слово это должно значить обвинять. И то самое оно и значить, въ чемъ можетъ убъдиться всякій, справившись съ лексикономъ. Переведено: кто злословить брата, то очему? Сколько бы я ни злословить брата, я не влословлю законъ, но если я обвиняю и суму вудомъ брата, то оченидно, что и втимъ самымъ

обвиняю законъ Христа, т.-е. я считаю законъ Христа недостаточнымъ и обвиняю и сужу законъ. Тогда ясно, что я уже не исполняю Его законъ, а самъ судья. Судья же, говоритъ Христосъ, —тотъ, который можетъ спасти. А какъ же я, не будучи въ состояніи спасти, буду судьей, буду наказывать?

буду судьей, буду наказывать?
Все это мѣсто говорить о судѣ человѣческомъ и отрицаеть его. Все посланіе это проникнуто тою же мыслью. Въ томъ же послапіи Іакова (гл. ІІ, 1—13) говорится: 1) Братія мои! Вѣра въ Господа нашего Іпсуса Христа прославленнаго да будеть безъ лицепріятія. 2) ІІбо если войдеть въ собраніе вашъ человѣкъ съ золотымъ перстнемъ на рукѣ, въ богатой одеждѣ, войдеть же и нищій въ худомъ платьѣ; 3) и вы, смотря па одѣтаго въ богатую одежду, скажете ему: тебѣ прилично стать здѣсь; а нищему скажете: ты стань тамъ или сались здѣсь, при ногахъ моихъ: ты стань тамъ или садись здъсь, при ногахъ моихъ; 4) то не разрозниваетесь ли вы между собой и не представляете ли въ себъ судей съ злыми мыслями? 5) Послушайте, братія мон возлюбленные, не нищахъ ли міра сего Богъ избралъ быть богатыми върою и наслъдниками царствія, которое объщаль Онъ любящимъ Его? 6) А вы презръли нищаго! Не богатые ли при-Его? 6) А вы презрѣли нищаго! Не богатые ли притѣсияють васъ и пе они ли влекуть васъ въ суды? 7) Не они ли безславятъ доброе имя, которымъ вы называетесь? 8) Если вы исполняете царскій законъ по Писапію,—возлюби ближняго твоего, какъ самого себя (Лев. 19, 18), хорошо поступаете. 9) Но если смотрите на лица, то грѣхъ дѣлаете и передъ закономъ оказываетесь преступниками. 10) Ибо кто сохранитъ весь законъ и въ одпомъ чемъ-ипбудь согрѣшить, тотъ становится виновенъ во всемъ. 11) Ибо тотъ же, кто сказалъ: не прелюбодѣйствуй, сказалъ: не убей. Посему, если ты не сдѣлаешь прелюбодѣянія, но убъешь, то ты все же преступникъ закона (Второз. 22, 22; Лев. 18, 17—25). 12) Говорите и поступайте какъ люди, которые должны быть судимы по закону свободы. 13) Ибо судъ безъ помилованія тому, кто не дѣлаеть милости: милость торжествуетъ надъ судомъ. Послѣднія плова перебозились часте и тътъ милость превозились превози превозились превозились превозились превози п на судъ, и переводились такъ въ томъ смыслѣ, что судъ христіапскій можеть быть, но что онъ должень быть милостивъ.

Іаковъ увъщеваетъ братьевъ не дълать различія между людьми. Если вы дълаете различіе, то вы дладирізсте, разрозниваетесь, какъ на судъ судьи съ злыми помышленіями. Вы разсудили, что нищій—хуже. А напротивь, хуже богатый. Онъ и угнетаеть вась, и тащить въ судъ. Если вы живете по закону любви къ ближ-нему, по закону милосердія (который, въ отличіе отъ другого, Гаковъ называеть царскимъ), то это хорошо. Но если смотрите на лица, дълаете различіе между людьми, то дълаетесь преступниками закона милосердія. И, имъя, въроятно, въ виду примъръ блудницы, которую привели къ Христу, чтобы по закону побить ее камнями, или вообще преступление ирелюбодъяния, Таковъ говорить, что тотъ, кто казиптъ смертью блудницу, будеть впновень въ убійствъ и нарушить законъ въчный. Потому что тоть же въчный законъ запрещаеть и блудь, и убійство. Онь говорить: И поступайте, какъ люди судимые закономъ свободы. Потому что нътъ милости тому, кто самъ безъ милости, и потому милость уничтожаеть судь.

Какъ же еще сказать это яснѣе, опредѣленнѣе: запрещается всякое различіе между людьми, всякій судъ о томъ, что этотъ хорошъ, а этотъ дуренъ, указывается ирямо на судъ человѣческій, который несомнѣнно дуренъ, и показывается, что судъ этотъ самъ преступенъ, казня за преступленія, и что потому судъ самъ собою уничтожается закономъ Бога—милосердіемъ.

Читаю посланія апостола Павла, иострадавшаго оттсудовь, и въ первой же главѣ иосланія къ римлянамъчитаю увѣщеваніе, которое дѣлаетъ апостолъ римлянамъ за всѣ ихъ пороки и заблужденія, и въ томъчислѣ за ихъ суды (32): Они хотя и знаютъ праведный судъ Божій (т.-е. что дѣлающіе таковыя дѣла достойны смерти), однако не только самп ихъ дѣлаютъ, но п дѣлающихъ одобряютъ.

Глава I, 1) Итакъ, неизвинителенъ ты, человъкъ, кто бы ты ни былъ, судящій другого; ибо тъмъ же судоль,

которыма судишь другого, осуждаеть себя; потому что, судя другого, ты дълаеть то же. 2) А мы знаемъ, что праведенъ только судъ Божій на дѣлающихъ таковыя дѣла. 3) Неужели думаеть ты, человѣкъ, избѣжать суда Божія, осуждая дѣлающихъ таковыя дѣла и (самъ) дѣлая то же? 4) Или ты пренебрегаеть богатствомъ благости Его и кротости и долготерпѣнія, не помышляя, что благость Божія ведетъ тебя къ покаянію?

Апостолъ Павелъ говорить: они, зная справедливый судъ Божій, сами дълають несправедливо и научають такъ дълать другихъ, и потому нельзя оправдать че-

ловъка, который судить.

Такое отношеніе къ судамъ я нахожу въ посланіяхъ апостоловъ, въ жизни же ихъ, какъ мы всё знаемъ, суды человеческіе представлялись имъ тёмъ зломъ и соблазномъ, которое надо сносить съ твердостью и преданностью волё Божіей.

Возстановивь въ своемъ воображеніи положеніе первыхъ христіанъ среди язычниковъ, каждый легко пойметь, что запрещать суды гонимымъ человѣческими судами христіанамъ не могло приходить въ голову. Только при случаѣ они могли коснуться этого зла, отрицая основы его, какъ они и дѣлаютъ это.

Справляюсь съ учителями церкви первыхъ вѣковъ и вижу, что учители первыхъ вѣковъ всѣ всегда опредѣляли свое ученіе, отличающее ихъ отъ всѣхъ другихъ тѣмъ, что они никого ни къ чему не принуждаютъ, никого не судятъ (Аеинагоръ, Оригенъ), не казнятъ, а только переносятъ мученія, налагаемыя на нихъ судами человѣческими. Всѣ мученики дѣломъ исповѣдывали то же. Вижу, что все христіанство до Константина никогда пначе не смотрѣло на суды, какъ на зло, которое надо териѣливо переносить, но что никогда и въ голову ни одному христіанину того времени не могло прійти той мысли, чтобы христіанинъ могъ участвовать въ судѣ.

Вижу, что слова Христа: не судите и не осуждайте, были поняты Его первыми учениками такъ же, какъ я ихъ понялъ теперь, въ ихъ прямомъ смыслъ: не судите въ судахъ и не участвуйте въ нихъ.

Все несомнѣнно подтверждало мое убѣжденіе, что слова—не судите и не осуждайте—значать не судите въ судахъ; но толкованіе о томъ, что будто это значить не злословить ближняго, до такой степени общепринято и до такой степени смѣло и самоувѣренно суды процвѣтають во всѣхъ христіанскихъ государствахъ, опираясь даже на церковь, что я долго сомнѣвался въ сираведливости моего пониманія. Если всѣ люди могли толковать такъ и учреждать христіанскіе суды, то, вѣроятно, имѣли же они какое-нибудь основаніе, и что-нибудь ты не понимаешь, говорилъ я себѣ. — Должны же быть тѣ основанія, по которымъ слова эти ионимаются какъ злословіе, и должны же быть основанія, на которыхъ учреждаются христіанскіе суды.

И я обратился къ толкованіямъ церкви. Во всѣхъ этихъ толкованіяхъ, съ пятаго вѣка, я нашелъ, что слова эти принято ионимать какъ осужденіе на словахъ ближняго, т.-е. какъ злословіе. И такъ какъ слова эти принято понимать только какъ осужденіе на словахъ ближняго, то является затрудненіе: какъ не осуждать? Зло нельзя не осуждать. И потому всѣ толкованія вертятся на томъ, что можно и чего нельзя осуждать. Говорится о томъ, что для служителей церкви это нельзя понимать какъ запрещеніе судить, что сами апостолы судили (Златоусть и Өеофилактъ). Говорится о томъ, что, вѣроятно, этимъ словомъ Христосъ указываеть на іудсевъ, которые обвиняли ближнихъ въ малыхъ грѣхахъ, а сами дѣлали большіе.

Но нигдѣ ни слова не говорится о человѣческихъ учрежденіяхъ, судахъ, о томъ, въ какомъ отношеніи находятся суды эти къ этому запрещенію осуждать. Запрещаетъ ли яхъ Христосъ или допускаетъ?

На этоть естественный вопросъ нѣтъ нпкакого отвѣта, какъ будто уже слишкомъ очевидно то, что какъ скоро христіанинъ сѣлъ на судейское мѣсто, то тогда онъ не только можетъ осуждать ближняго, но п казнить его.

Справляюсь у греческихъ, католическихъ, протестантскихъ писателей и писателей тюбингенской школы

и школы исторической. Встми даже самыми свободномыслящими толкователями слова этп понимаются какъ запрещение злословить. Но почему слова эти, противно всему ученію Христа, понимаются такъ узко, что въ запрещеніе судить не входить запрещеніе судовь; почему предполагается, что Христосъ, запрещая осужденіе ближняго, невольно сорвавшееся съ языка, какъ дурное дело, такое же осуждение, совершаемое сознательно и связанное съ причинениемъ насилия надъ осужденнымъ, не считастъ дурнымъ дъломъ и не запрещаеть, -- на это нъть отвъта; и ни малъйшаго намека о томъ, чтобы можно было подъ осужденіемъ разумѣть и то осуждение, которое происходить на судахь и оть котораго страдають милліоны. Мало того, по случаю этихъ словъ: не судите и не осуждайте, этоть то самый жестокій пріємъ судейскаго осужденія старательно обходится и даже выгораживается. Богословы-толкователи упоминають о томъ, что въ христіанскихъ государствахъ суды должны быть п опи пе противны закону Христа.

Замѣтивъ это, я уже усоминлся въ искренности этихъ толкованій и я обратился къ самому переводу словъ: "судить и осуждать"—къ тому, съ чего слѣдовало бы начать.

Въ подлинникъ слова эти Крімо и Катадиа́со. Невърный переводъ слова Катадиа́со въ посланіи Іакова, переведенный словомъ злословить, подтверждаль мое сомнѣніе въ вѣрности перевода.

Справляюсь, какъ переводятся въ Евангсліяхъ слова крімо и катадіха́со на разные языки, и нахожу, что въ Вульгатъ слово осуждать переведено Condamnare; также и по-французски; по славянски, осуждать; у Лютера переведено Verdammen, проклинать.

Различіе этихъ переводовь еще усиливаеть мои сомивнія. И я задаю себв вопрось: что значать и могуть значить греческое слово Крімо, употребленное въ обоихъ Евангеліяхъ, и слово Катадімацю, употребленное у Луки — евангелиста, писавшаго, по мивнію знатоковь, на довольно хорошемъ греческомъ языкъ. Какъ переведеть ати слова человъкъ, ничего не знающій объ

ученіп евангельскомъ и его толкованіяхъ и имфющій передъ собою одно это изреченіе?

Справляюсь съ общимъ лексикономъ и нахожу, что слово Коїлю имъетъ много различныхъ значеній, и въ томъ числѣ весьма употребительное значеніе—приговаривать по суду, казнить даже, но никогда не имѣетъ значенія злословить. Справляюсь съ лексикономъ Новаго Завѣта и нахожу, что слово это въ Новомѣ Завѣтъ часто употребляется въ смыслѣ приговарівать по суду. Иногда употребляется въ смыслѣ отбирать, но никогда въ смыслѣ злословить. Итакъ, вижу, что слово Крілюможно перевести различно, но что переводъ такой, при которомъ оно получаетъ значеніе — злословить, есть самый далекій и неожиданный.

Справляюсь о словъ Катадилії, присоединенномъ къ слову Крізю, имъющему много значеній, очевидно для того, чтобы опредълить то значеніе, въ которомъ именно понимается инсателемъ первое слово. Справляюсь о словъ Катадилії въ вобщемъ лексиконт и нахожу, что слово это никогда не имъетт никакого другого значенія, какъ только приговаризать по суду къ наказайіяйъ или казнить. Справляюсь съ лексикономъ Новаго Завъта и нахожу, что слово это употреблено въ посланіи Іакова, гл. V, ст. 6, гдъ сказано: Вы осудили и ублій праведнаго. Слово осудили, то самое слово Катадилії употреблено по отношенію къ Христу, которато засудили. И иначе, въ другомъ смысль, это слово йікогда не употребляется ни во всемъ Новомъ Завыть и ни въ какомъ греческомъ языкъ.

Что же это такое? До чего я объюродивълъ! Я и каждый изъ насъ, живущій въ нашемъ обществъ, ёсли только призадумывался надъ участью людей, ужасался предъ тъми страданіями и тъмъ зломъ, которое вносяти въ жизнь людей уголовные законы чёловъческіе—зло и для сулимыхъ, и для судящихъ: отъ казней Чингисъ-хана и казней революціи до казней нашихъ дней

Всякій человъкъ съ сердцемъ не миновалъ того впе чатлънія ужаса и сомнънія въ добръ при разсказъ даже не говорю, при видъ казни людей такими же людьми шпицрутеновъ на смерть, гильотины, висълицы.

Въ Евангелін, каждое слово котораго мы считаємъ священнымъ, прямо и ясно сказано: у васъ былъ уголовный законъ — зубъ за зубъ, а Я даю вамъ новый: не противътесъ злому; всѣ исполняйте эту заповѣдь: не дълайте зла за зло, а дълайте всегда и всѣмъ добро. всѣхъ прощайте.

И далъе прямо сказано: *Пе судите*. И чтобы невозможно было недоразумъніе о значеніе словъ, которыя сказаны, прибавлено: не приговарисайте по суду къ на-

казаніямъ.

Сердце мое говорить ясно, внятно: не казните; наука говорить: не казните; чёмъ больше казните — больше зла! разумъ говорить: не казните; зломъ исльзя пресёчь зла. Слово Бога, въ которое я вёрю, геворить то же. И я, читая все ученіе, читая слова: не судите, и не будете судите, и не будете судите, и не будете осуждены, прощайте, и будете прощены, признаю, что это слово Бога, и говорю, что это значить то, что не надо заниматься сплетнями и злословіемъ, и продолжаю считать суды христіанскимъ учрежденіемъ и себя судьей и христіаниномъ.

И я ужаснулся предъ той грубостью обмана, въ ко-

торомъ я находился.

## IV.

Я поняль теперь, что говорить Христось, когда Онь говорить: Вамъ сказано: око за око, зубъ за зубъ Л Я вамъ говорю: не противься злому, а терпи его.— Христосъ говоритъ: вамъ впушено, вы привыкли считать хорошимъ и разумнымъ то, чтобы сплой отстанваться отъ зла и вырывать глазъ за глазъ, учреждать уголовные суды, полицію, войско, отстанваться отъ враговъ; а я говорю: не дълайте насплія, не участвуйте въ насиліи, не дълайте зла никому, даже тъмъ, которыхъ вы называете врагами.

Я поняль теперь, что въ положения о непротивления злому Христосъ говорить не только, что выйдеть непосредственно для каждаго отъ непротивления злому, но Онъ, — въ противоположение той основы, которою жило при немъ по Монсею, по римскому праву и те-

перь по разнымъ кодсксамъ живетъ человъчество,— ставитъ положение непротивления злому, которое, по Его учению, должно быть основой совмъстной жизни людей, должно избавить человъчество отъ зла, наносимаго имъ самому себъ. Онъ говоритъ: вы думаете, что ваши законы исправляютъ зло, — они только увеличиваютъ сго. Одинъ есть путь пресъчения зла — дълание добра за зло всъмъ безъ всякаго различия. Вы тысячи лътъ пробовали ту основу, попробуйте мою обратную.

Удивительное дѣло! Въ послъднее время мнъ часто учалось говорить съ самыми различными людьми объ этомъ законъ Христа—непротивленія злому. Ръдко, но я встръчаль людей, соглашавшихся со мною. Но два рода людей никогда, даже въ принципъ, не допускають прямого пониманія этого закона п горячо отстанвають справедливость противленія злому. Это люди двухъ крайнихъ полюсовъ: христіане патріотыконсерваторы, признающие свою церковь истинною, и атенсты-революціонеры. Ни тѣ, ни другіе не хотять отказаться отъ права насиліемъ противиться тому, что они считають зломъ. И самые умные, ученые люди изъ нихъ никакъ не хотять видъть той простой, очевидной истины, что ссли допустить, что одинъ человъкъ можетъ насиліемъ противиться тому, что онъ считаеть зломъ, то точно такъ же другой можеть насиліемъ противиться тому, что этотъ другой считаеть зломъ.

Недавно у меня была въ рукахъ поучительная въ этомъ отношении переписка православнаго славянофила съ христіаниномъ-революціонеромъ. Одинъ отстаивалъ насиліе войны во имя угнетенныхъ братьевъ-славянъ, другой—насиліе революціи во имя угнетенныхъ братьевъ, русскихъ мужиковъ. Оба требуютъ насилія и оба опираются на ученіе Христа.

Всѣ на самые различные лады понимають ученіе Христа, но только не въ томъ прямомъ, простомъ смыслѣ, который неизбѣжно вытскаетъ изъ Его словъ.

Мы устроили всю свою жизнь на тъхъ самыхъ основахъ, которыя Онъ отрицаетъ, не хотимъ понять Его ученія въ его простомъ и прямомъ смыслъ и увърясмъ

себя и другихъ, или что мы исповъдуемъ Его ученіе, или что учение Его намъ не годится. Такъ называемые върующие върять, что Христосъ — Богъ, второе лицо Троицы, сошедшее на землю для того, чтобы дать людямъ иримъръ жизни, и исполняютъ сложнъйшія дъла, нужныя для совершенія таинствъ, для постройки церквей, для посылки миссіонеровъ, учрежденія пастырей, управленія паствой, исправленія в'тры, но одно маленькое обстоятельство они забывають-дълать то, что Онъ сказалъ. Невърующіе всячески пробують устроить свою жизнь, но только не по закону Христа, впередъ ръшивъ, что этотъ законъ не годится. Попытаться же сделать то, что Онъ говорить, этого никто не хочеть. Но мало того, прежде чемь даже попытаться делать это, и верующие и неверующие впередъ рѣпіають, что это невозможно.

Онъ говоритъ иросто, ясно: тотъ законъ противле нія злому насиліемъ, который вы положили въ основу своей жизни, ложенъ и противоестествененъ; и дастъ другую основу—непротивленія,—которая, по Его ученію, одна можетъ избавить человъчество отъ зла. Онъ говоритъ: вы думаете, что ваши законы насилія исправляютъ зло; они только увеличиваютъ его. Вы тысячи лътъ пытались упичтожить зло зломъ и не упичтожили, а увеличили его. Дълайте то, что я говорю и дълаю, и узнаете, правда ли это.

И не только говорить, по Самъ всею своею жизнью и смертью исполняеть свое учение о пенротивлении злому.

Върующіе все это слушають, читають въ церквахъ, называя это божественными словами, Его называють Богомъ, по говорятъ: все это очень хорошо, но это невозможно при нашемъ устройствъ жизни,—это разстроитъ всю нашу жизнь, а мы къ ней привыкли и любимъ ее. И потому мы въримъ во все это въ томъ только смыслъ, что это есть идеалъ, къ которому должно стремиться человъчество,—идеалъ, который достигается молитвою и върою въ таинства, въ искупленіе и въ воскресеніе изъ мертвыхъ. Другіе же, невърующіе, свободные толкователи ученія Христа, историки

релцгій, — Штраусы, Ренаны и другіе, усвоивъ вполнт церковное толкование о томъ, что учение Христа не имбеть никакого прямого придоженія къ жизни, а ести мечтательное ученіе, утішающее слабоумныхъ людей. пресерьезно говорять о томъ, что учение Христа годно было для проповъданія дикимъ обитателямъ захолустьевъ Галилеи, но намъ съ нашей культурой, онс представляется только милою мечтою «du charmant docteur, какъ говоритъ Ренанъ. По ихъ митнію, Христось не могь подняться до высоты пониманія всей мудрости нашей цивилизаціи и культуры. Если бы Онъ стояль на той же высоть образованія, на которой стоять эти ученые люди, Онъ не говориль бы такихъ милыхъ пустяковъ: о птицахъ небесныхъ, о подставленіи щеки и забот'в только о нын'вшнемъ днв. Ученые историки эти судять о христіанств по тому христіанству, которое они видять въ нашемъ обществъ. По христіанству же нашего общества и времени признается истинной и священной наша жизнь, съ ея устройствомъ: тюремъ, одиночнаго заключенія, адыказаровъ, фабрикъ, журналовъ, барделей и нарламентовъ, и изъ ученія Христа берется только то, что не нарушаетъ этой жизни. А такъ какъ ученіе Христа отрицаеть всю эту жизнь, то изъ ученія Христа не берется ничего, кромъ словъ. Ученые историки видять это и, не имъя нужды скрывать это, какъ скрывають это мнимо върующіе, это-то лишенное всякаго содержанія ученіе Христа и подвергають глубокомысленной критикъ и весьма основательно опровергають и доказывають, что въ христіанствъ никогда ничего и не было, кромф мечтательныхъ идей.

Казалось бы, прежде чёмъ судить объ ученіи Христа, надо понять, въ чемъ оно состоить. И чтобы рёшать: разумно ли Его ученіе, или нётъ, надо прежде всего признавать, что Онъ говорилъ то, что говорилъ; а этого-то мы и не дёлаемъ: ни церковные, ни вольнодумные толкователи. И очень хорошо знаемъ, почему мы этого не дёлаемъ.

Мы очень хорощо знаемъ, что ученіе Христа всегда обнимало и обнимаеть, отрицая ихъ, всё тё заблужде-

нія людскія, тв «тогу», пустые пдолы, которые мы, назвавъ ихъ церковью, государствомъ, культурою, нау-кою, пскусствомъ, цивилизаціей, думаемъ выгородить изъ ряда заблужденій. Но Христосъ противъ нихъ-то и говорить, не выгораживая никакихъ «тогу».

Не только Христосъ, но всъ пророки еврейские — Гоаниъ Креститель, все истиниые мудрецы міра объ этой-то самой церкви, объ этомъ самомъ государствъ. объ этой самой культуръ, цивилизаціи и говорять, называя ихъ зломъ и погибелью людей.

Положимъ, строитель скажеть жителю: вашъ домъ дуренъ, его падо весь перестроить. А потомъ будеть говорить подробности о томъ, какія бревна, какъ срубить и куда положить. Житель пропустить мимо ушей слова о томъ, что домъ дуренъ и надо его перестронть, п будеть съ притворнымъ уважениемъ слушать слова строителя о дальнъйшихъ распоряженияхъ и размъщеніп въ домъ. Очевидно, всь совъты строителя будуть казаться непригодными, а неўважающій стройтеля будеть прямо называть эти совъты глуными. Это самое совершается такъ точно по отношению къ учению Христа.

Не найдя лучшаго сравненій, я употребиль это. Й вспомниль, что Христось, преподавая свое ученіе, употребиль это самое сравненіе. Онь сказаль: Я разрушу вашъ храмъ и въ три дня построю новый. И за это самое Его расияли. И за это самое и теперь распи-

пають Его учение.

Паименьшее, что можно требовать отъ людей, судящихъ о чьёмъ-нибудь учёній, это то, чтобы судили объ ученій учітеля такъ, какъ онъ самъ понималь его. А Онъ понималь свое ученіе не какъ какой-то далекій пдеаль человвчества, исполнение котораго невозможно, не какъ мечтательныя поэтическія фантазін, которыми Онъ плъняль простодушныхъ жителей Галилен; Онъ понималь свое ўченіе какь діло, такое дівло, которое снасеть человъчество. И Онъ не мечталъ на кресть, а кричаль, и умерь за свое учение, и такъ же умирали и умруть еще много людей. Нельзя говорить про такоё ученіе, что оно-мечта.

Всякое ученіе истины—мечта для заблудшихъ. Мы до того дошли, что есть много людей (и я былъ въ числѣ ихъ), которые говорятъ, что ученіе это мечтательно, потому что оно несвойственно природѣ человѣка. Несвойственно, говорятъ, природѣ человѣка подставить другую щеку, когда его ударятъ по одной, несвойственно отдать свое чужому, несвойственно работать не на себя, а на другого. Человѣку свойственно, говорятъ, отстаивать свою безопасность, безопасность своей семьи, собственности—другими словами, человѣку свойственно бороться за свое существованіе. Ученый правовѣдъ научно доказываетъ, что самая священная обязанность человѣка есть отстаиваніе своего права, т.-е. борьба.

Но стоить на минуту отрышиться отъ той мысли, что устройство, которое существуеть и сделано людьми, есть наилучшее, священное устройство жизни, чтобы возражение это о томъ, что учение Христа несвойственно природъ человъка, тотчасъ же обратилось противъ возражателей. Кто будеть спорить о томъ, что не то, что мучить или убивать человъка, но мучить собаку, убить курицу и теленка противно и мучительно природъ человъка. (Я знаю людей, живущихъ земледъльческимъ трудомъ, которые перестали ъсть мясо только потому, что имъ приходилось самимъ убивать своихъ животныхъ.) А между темъ все устройство нашей жизни таково, что всякое личное благо человъка пріобрътается страданіями другихъ людей, которыя противны природъ человъка. Все устройство нашей жизни, весь сложный механизмъ напихъ учрежденій, имфющихъ цфлью насиліе, свидфтельствуеть о томъ, до какой степени насиліе противно природъ человъка. Ни одинъ судья не ръшится задушить веревкой того, кого онъ приговорилъ къ смерти по своему правосудію. Ни одинъ пачальникъ пе ръшится взять мужика изъ плачущей семьи и запереть его въ острогъ. Ни одинъ гепералъ или солдать безъ дисциплины, присяги и войны не убъеть не только сотви турокъ или нъмцевъ и не разорить ихъ деревень, но не ръинтен ранить ни одного человкия: Все это дилаетия

только благодаря той сложнъйшей машинъ государственной и общественной, задача которой состоитъ вътомъ, чтобы разбивать отвътственность совершаемыхъ злодъйствъ такъ, чтобы никто не чувствовалъ противосстественности этихъ поступковъ. Одни пишутъ законы; другіс прилагаютъ ихъ; третьи муштруютъ людей, воспитывая въ нихъ привычки дисциплины, т.-е. безсмысленнаго и безотвътнаго повиновенія; четвертыс—эти самыс вымуштрованные люди—дълаютъ всякаго рода насилія, даже убиваютъ людей, не зная зачъмъ и для чего. Но стоитъ человъку хоть на минуту мысленно освободиться отъ этой съти устройства мірекого, въ которой онъ запутался, чтобы понять, что ему несвойственно.

Не будемъ только утверждать, что привычнос зло, которымъ мы пользуемся, есть непзмѣнная божественная истина, и тогда ясно, что естественно и свойственно человъку: насиліе или законъ Христа. Зпать ли, что спокойствіе и безопасность моя и семьи моей, вст мои радости и веселья покупаются нищетой, развратомъ и страданіями милліоновъ, - ежегодными висѣлицами, сотнями тысячь страдающихъ узниковъ и милліономъ оторванныхъ отъ семей и одуренныхъ дисциплиной солдать, городовыхъ и урядниковъ, которые обсрегають мон потехи заряженными на голодныхъ людей пистолетами; покупать ли каждый сладкій кусокъ, который я кладу въ свой ротъ или ротъ монхъ дътей, всъмъ тъмъ страданіемъ человъчества, которое неизбъжно для пріобрътенія этихъ кусковъ; — или знать, что какой ни есть кусокъ-мой кусокъ, только тогда, когда онъ никому не нуженъ и никто изъ-за него нс страдаетъ.

Стоитъ только понять разъ, что это такъ, что всякая радость моя, всякая минута спокойствія при нашемъ устройствѣ жизни покупастся лишеніями и страданіями тысячъ, удерживаемыхъ насиліемъ; стоитъ разъ понять это, чтобы понять, что свойственно всей природѣ человѣка. т.-е. не одной животной, но и разумной и животной ириродѣ человѣка; стоитъ только понять законъ Христа во всемъ его значеніи, со всѣми его послідствіями, для того, чтобы понять, что не ученіе Христа несвойственно человіческой природі, но все оно только въ томъ и состоить, чтобы откинуть несвойственное человіческой природів ментательное ученіе людей о противленій злу, ділающее цхъжизнь несчастною.

Ученіе Христа о непротивленій злому—мечта! А то, что жизнь людей, въ дущу которыхь вложена жалость и любовь другъ къ другу, проходила и теперь проходить для однихъ—въ устройств костровъ, кандаловъ, колесованій плетей, рванья ноздрей, пытокъ, кандаловъ, каторгъ, висълицъ, разстръливаній, одиночныхъ заключеній, остроговъ для женщинъ и дътей, въ устройств побоищъ десятками тысячъ на войнъ, въ устройств періодическихъ революцій и пугачевщинъ, а жизнь другихъ— въ томъ, чтобы исполнять всъ эти ужасы, а третьихъ—въ томъ, чтобы избъгать этихъ страданій и отплачивать за нихъ,—такая жизнь не мечта!

Стоить понять ученіе Христа, чтобы понять, что мірь, не тоть, который дань Богомъ для радости чедовъка, а тоть мірь, который учреждень людьми для погибели ихь, есть мечта, и мечта самая дикая, ужасная, бредь сумасщедщаго, отъ котораго стоить только разъ проснуться, чтобы уже никогда не возвращаться

къ этому страшному сновидению.

Богъ сошель на землю; Сынъ Бога — одно дипо Святой Троицы, — вочеловъчился искупилъ грфхъ Адама; Богъ этогъ, насъ пріучили такъ думать, долженъ былъ сказать что-нибудь таинственно-мистическое, такое, что трудно понять, что можно понять только помощью врры и благодати, и вдругъ слова Бога такъ просты, такъ ясны, такъ разумны. Богъ говоритъ просто; нс дълайте другъ другу зла, — не будеть зла. Неужели такъ просто откровеніе Бога? Неужели только это сказаль Богъ! Намъ кажется, что щы это все знаемъ: это такъ просто.

Илья пророкъ, убфгая отъ дюдей, скрыдся въ пещеръ. и ему было откровенје, что Богъ явится ему у вхола пещеры. Сдфладась буря—домались деревья. Илья подумаль, что это Богъ, и посмотрълъ, но Бога не было.

Потомъ началась гроза; громъ и молній были страшные. Илья вышель посмотрѣть, — нѣтъ ли Бога, но Бога не было. Потомъ сдѣлалось землетрясеніе: огонь шель изъ земли, трескались скалы, валились горы. Илья посмотрѣлъ, но Бога не было. Потомъ стало тихо, и легкій вѣтерокъ пахнулъ съ освѣженныхъ полей. Илья посмотрѣлъ, — и Богъ былъ тутъ. Таковы и эти простыя слова Бога: не противься злому.

Они очень просты, но въ нихъ выраженъ законъ Бога и человъка, единственный и въчный. Законъ этоть до такой степени въченъ, что если и есть въ исторической жизни движение впередъ къ устранению зла, то только благодари тымь людямь, которые такь поняли ученіе Христа и которые переносили зло, а не сопротивлялись ему насилемъ. Движение къ добру человъчества совершается не мучителями, а мучениками. Какъ огонь не тушить огня, такъ зло не можеть потушить зла, Только добро, встръчая зло и не заражаясь имъ, побъждаеть зло. То, что это такъ, есть въ міръ души человька такой же непреложный законь, какь законь Галилея, но болъе непреложный, болъе ясный и полный. Люди могуть отступать оть него, скрывая его отъ другихъ, но все-таки движение впередъ человъчества къ благу можеть совершаться только на этомъ пути. Всякій ходь впередь сділань только во имя непротивленія злу. И ученикъ Христа можеть увъреннье, чымь Галилей, въвиду всых возможных соблазновъ и угрозъ, утверждать: «И все-таки, не насиліемъ, а добромъ только вы уничтожите зло». И если медленно это движение, то только благодаря тому, что ясность, простота, разумность, неизбъжность и обязательность ученія Христа скрыты оть большинства людей самыйъ хитрымъ и опаснымъ образомъ, скрыты подъ чужимъ ученіемъ, ложно называемымъ Его ученіемъ.

V.

Все подтверждало върность открывшагося мит смысла учения Христа. Но долго я не могъ привыкнуть къ той странной мысли, что после 1800 летъ исповъдания

Христова закона милліардами людей, иослѣ тысячъ людей, посвятившихъ свою жизнь на изученіе этого закона, теперь мнѣ иришлось, какъ что-то новое, открывать законъ Христа. Но какъ ни странно это было, это было такъ: ученіе Христа о непротивленіи злу возстало предо мной, какъ что-то совершенно новое, о чемъ я не имѣлъ ни малѣйшаго понятія. И я спросилъ себя: отчего это могло произойти? У меня должно было быть какое-нибудь ложное представленіе о значеніи ученія Христа для того, чтобы я могъ такъ не понять его. И ложное представленіе это было.

Приступая къ ученію Евангелія, я не находился въ томъ положеніи человѣка, который, никогда ничего не слыхавъ объ ученіи Христа, вдругъ въ иервый разъ услыхалъ его; а во мнѣ была уже готова цѣлая теорія о томъ, какъ я долженъ понимать его. Христосъ не иредставлялся мнѣ пророкомъ, который открываетъ мнѣ божескій законъ, а Онъ представлялся мнѣ дополнителемъ п разъяснителемъ уже извѣстнаго мнѣ несомнѣннаго закона Бога. Я имѣлъ уже цѣлое, опредѣленное и очень сложное ученіе о Богѣ, о сотвореніи міра и человѣка и о заповѣдяхъ Его, данныхъ людямъ черезъ Мовсея.

Въ Евангеліяхъ я встрѣтилъ слова: «Вамъ сказано: око за око, и зубъ за зубъ; а Я говорю вамъ: не противьтесь злому». Слова: «око за око, и зубъ за зубъ». — была заповѣдь Моисея. Слова: «Я говорю: не противься злу или злому», была повая заповѣдь, которая

отрицала иервую.

Если бы я иросто относился къ ученію Христа, безъ той богословской теоріи, которая съ молокомъ матери была всосана мною, я бы иросто понялъ иростой смыслъ словъ Христа. Я бы понялъ, что Христосъ отрицаетъ старый законъ и даетъ свой иовый законъ. Но мнъ было внушено, что Христосъ не отрицаетъ законъ Моисея, а, напротивъ, утверждаетъ его весь до малъйшей черты и іоты и восполняетъ его. Стихи 17—18, V гл. Мө., въ которыхъ утверждается это, всегда, при прежнихъ чтеніяхъ моихъ Евангелій, поражали меня своей неясностью и вызывали сомнънія. Насколько

я зналь тогда Ветхій Завѣть, въ особенности послѣднія книги Моисея, въ которыхъ пзложены такія мелочныя, безсмысленныя и часто жестокія правила, при каждомъ пзъ которыхъ говорится: «и Богъ сказалъ Моисею», мнѣ казалось страннымъ, чтобы Христосъ могъ утвердить весь этотъ законъ, и непонятно, зачѣмъ Опъ это сдѣлалъ. Но я оставлялъ тогда вопросъ, не рѣшая его. Я принималъ на вѣру то съ дѣтства внушенное мнѣ толкованіе, что оба закона эти суть произвеленія Святаго Духа, что законы эти соглашаются, что Христосъ утверждаетъ законъ Моисея и дополняетъ его и восполняетъ.

Какъ происходить это восполненіе, какъ разрѣшаются тѣ противорѣчія, которыя бросаются въ глаза въ самомъ Евангеліи и въ этихъ стихахъ п въ словахъ: «а я говорю», я никогда не давалъ себѣ яснаго отчета. Теперь же, признавъ простой п прямой смыслъ ученія Христа, я понялъ, что два закопа эти противоположны п что не можетъ быть рѣчи о соглашеніи ихъ или восполненіп одного другимъ, что необходимо принять одицъ изъ двухъ, и что толкованіе стиховъ 17—18 V гл. Матө., и прежде поражавшихъ меня своей пеяспостью, должно быть, певѣрно.

И вновь прочтя этп стихи, тв самые, которые казались мив всегда такъ неясны, я былъ пораженъ твмъ простымъ и яснымъ смысломъ этихъ стиховъ, который вдругъ открылся мив.

Смыслъ этотъ открылся мнѣ не оттого, что я чтонибудь придумывалъ, переставлялъ, а только оттого, что я откинулъ то искусственное толкованіе, которое

присоединялось къ этому мѣсту.

Христосъ говоритъ (Мө. V, 17—18): «Не думайте. чтобы Я пришелъ нарушить законъ или (ученіе) пророковъ; Я не нарушить пришелъ, но исполнить. Потому, что върно говорю вамъ, скоръе упадетъ пебо и земля, чъмъ выпадетъ одна малъйшая іота или черта (частица) закона, пока не исполнится все».

И 20-й стихъ прибавляетъ: «Ибо, если праведность ваша не превзойдетъ праведности книжниковъ и фари-

сеевъ, не войдете въ царство небесное».

Христосъ говоритъ: я не пришелъ нарушить въчный законъ, для исполненія котораго написаны ваши книги и пророчества, но пришелъ научить исполнять въчный законъ; но я говорю не про вашъ тотъ законъ, который называють закономъ Бога ваши учители-фарисеи, а про тотъ законъ въчный, который менъе, чъмъ небо и земля, подлежитъ пзмъненію.

Я выражаю ту же мысль другими словами только для того, чтобы оторвать мысль отъ обычнаго ложнаго пониманія; то нельзя точнае и лучше выразить эту мысль, чамъ какъ она выражена въ этихъ стихахъ.

Толкованіе, что Христось не отрицаеть законь, основано на томъ, что слову законъ въ этомъ мъсть, благодаря сравненію съ іотой писаннаго закона, безъ всякаго основанія и противно смінслу словъ, принисано значение ппсаннаго закона, -- вмъсто закона въчнаго. Но Христосъ говорить не о писанномъ законъ. Если бы Христось въ этомъ мъсть говориль о законъ писанномъ, то Онъ употребилъ бы обычное выражение: законъ и пророки, то самое, которое Онъ всегда и употребляеть, говоря о писанномь законь; но Онъ употребляеть совсьмь другое выражение: законь или пророки. Если бы Христосъ говорилъ о законъ писанномъ, то Онъ и въ следующемъ стихе, составляющемъ продолженіе мысли, употребиль бы слово: «законь или пророки», а не слово законъ безъ прибавленія, какъ оно стоить въ этомъ стихъ. Но, мало того, Христосъ употребляеть то же выражение по Евангелию Луки въ такой связи, что значение это становится уже несомнъннымъ. У Луки XVI, 15, Христосъ говорить фарисеямъ, полагавшимъ праведность въ писанномъ законъ. Опъ говоретъ: «Вы оправдываете сами себя передъ людьми, но Богъ знаетъ ваши сердца; что у людей высоко, то мерзость передъ Богомъ». 16: «Законъ и пророки до Іоанна, а съ тъхъ поръ Царство Божіе благовъствуется, и всякій своимъ усиліемъ входить въ него». II тутъ-то, вслъдъ за этимъ ст. 17, Онъ говорить: «Легче небу и земль прейти, чъмъ изъ закона выпасть одной черточкъ». Словами: «заковъ и пророки

до Іоанна». Христось упраздняеть законь писанный. Словами: «легче небу и земль прейти, чьмъ изъ закона выпасть черточкь». Онъ утверждаеть законъ вычный. Въ первыхъ сдовахъ Онъ говоритъ: законъ и пророки. т.-е. писанный законъ; во-вторыхъ, Онъ говоритъ просто: законъ, слъдовательно законъ въчный. Стало-быть, ясно, что здъсь противополагается законъ въчный закону писанному\*) и что точно то же противоположение дълается и въ контексть Матоея, гдъ законъ въчный опредъдяется словами: законъ или пророки.

Замфчательна исторія текста стиховь 17 и 18 по варіантамъ. Въ большинствъ списковъ стоитъ только слово «законъ» безъ прибавленія «пророки». При такомъ чтеніи уже не можетъ быть переголкованія о томъ, что это значитъ законъ писанный. Въ другихъ же спискахъ, въ Тишендорфовскомъ и въ каноническомъ, стоитъ прибавка — «пророки», но не съ союзомъ «и» а съ союзомъ «или», законъ или пророки, что точно такъ же исключаетъ смыслъ въчнаго закона.

Въ нѣкоторыхъ же спискахъ, не принятыхъ церковью, стоить прибавка «пророки» съ союзомъ и и а не «или»; и въ тѣхъ же спискахъ при повтореніи слова законъ прибавляется опять: «и пророки». Такъ что смыслъ всему изреченію при этой передѣлкѣ придается такой, что Христосъ говорить только о писанномъ законъ.

Эти варіанты дають исторію толкованій этого м'ьста. Смысль одинь ясный тоть, что Христось такь же, какъ и по Лукъ, говорить о законт втиномъ; но въчисль синсателей Евангелій находятся такіе, которымъ желательно признать обязательность писаннаго закона Моисеева, и эти списатели просоединяють къ слову

<sup>&</sup>quot;) Мало этого, какъ бы для того, чтобы ужъ не было никак го сомивнія о томъ, про какой законъ Онъ говорить, Онъ тотчасъ же, въ связи съ этимъ, приводить примъръ, самый ръзкій примъръ отринанія закона Монсесва—закономъ въчнымъ, тъмъ, изъ котораго не можетъ выпасть ни одна черточка; Онъ, приводя самое ръзкое противоръче закону Монсея, которое есть въ Евангелія, говорить (Дук. XVI, 18): "всякій, кто отпускаетъ желу и женится на другой, прелюбодъйствуетъ", т.-с. въ прсанномъ законъ позволено разводиться, а но въчному—это грѣхъ.

законъ прибавку — «и пророки» — и пзивняють смыслъ.

Другіе христіане, не признающіе книгъ Мопсся, пли исключають вставку, или замѣняють слово: «п» — "хлі" словомъ «или» — "ті". — И съ этимъ «или» это мѣсто входитъ въ канонъ. Но, несмотря на ясность и несомнѣнность текста въ томъ видѣ, въ которомъ онъ вошелъ въ канонъ, каноническіе толковатьсли продолжаютъ толковать его въ томъ духѣ, въ которомъ были сдѣланы не вошедшія въ текстъ измѣненія. Мѣсто это подвергается безчисленнымъ толкованіямъ, тѣмъ болѣе удаляющимся отъ его прямого значенія, чѣмъ менѣе толкующій согласенъ съ самымъ прямымъ, простымъсмысломъ ученія Христа, и большинство толкователей удерживаютъ апокриопческій смыслъ, тотъ самый, который отвергнутъ текстомъ.

Чтобы вполнъ убъдпться въ томъ, что въ этихъ стихахъ Христосъ говоритъ только о въчномъ законъ, стоитъ впикнуть въ значеніе того слова, которое подало поводъ лже-толкованіямъ. По-русски — законъ, по-гречески-хо́рос, по еврейски — тора, какъ по-русски, по-гречески и по-еврейски имѣютъ два главныя значенія: одно — самый законъ безъ отношенія къ его выраженію; другое понятіе есть писанное выраженіс того, что извъстные люди считаютъ закономъ. Различіе этихъ двухъ значеній существуетъ и во всѣхъ языкахъ.

По-гречески въ посланіяхъ Павла различіе это даже опредъляется иногда употребленіемъ члена. Безъ члена Павелъ употребляетъ это слово большею частью въ смыслѣ ипсаннаго закона, съ членомъ — въ смыслѣ вѣчнаго закона Бога.

У древнихъ евреевъ, у пророковъ, у Исаіп — слово законъ, тора, всегда употребляется въ смыслѣ вѣчнаго, единаго, невыраженнаго откровенія — наученія Бога. И то же слово — законъ — тора у Ездры въ первый разъ, и въ позднѣйшее время, во время Талмуда, стало употребляться въ смыслѣ писанныхъ пяти книгъ Мопсея, надъ которыми и пишется общее заглавіс — тора, такъ же, какъ у насъ употребляется слово Библія, но съ тѣмъ различіемъ, что у насъ есть слово, чтобы

различать между понятіями — Библін и закона Бога, а у свреевъ одно и то же слово означасть оба понятія.

И потому Христосъ, употребляя слово законъ — «тора», употребляеть его, то утверждая его, какъ Исаія и другіе пророки, въ смыслѣ закона Бога, который вѣченъ, то отрицая сго въ смыслѣ писаннаго закона пяти книгъ. Но для различія, когда Онъ, отрицая сго, употребляетъ это слово въ смыслѣ писаннаго закона, Онъ прибавляетъ всегда слово «и пророки», или слово: «вашъ», присоединяя его къ слову законъ.

Когда Онъ говорить: "не дѣлай того другому, что не хочешь, чтобы тебѣ дѣлали, въ этомъ одномъ — весь законъ и пророки», Онъ говорить о писанномъ законъ. Онъ говорить, что весь писанный законъ можеть быть сведснъ къ одному этому выраженію вѣчнаго закона, и этими словами упраздняеть писанный законъ.

Когда Онъ говорить (Лук. XVI, 16): "законъ и пророки до Іоапна Крестителя», Онъ говорить о писанномъ законъ и слобами этими отрицаетъ его обязательность.

Когда Онъ говоритъ (Іоан. VII, 19): не далъ ли вамъ Моисей закона, и никто не исполняеть сго, или (Іоан. VIII, 16): не сказано ли въ законъ вашемь; или: слово, написанное въ законъ иль (Ioaн. XV, 25). — Онъ говорить о писанномъ законъ, о томъ законъ, который Онъ отрицаеть, о томъ законъ, который Его самого присуждаеть къ смерти. (Ioaн. XIX, 7): іуден отвъчали Ему: мы имъемъ законъ, и по закону нашежу онъ должень умереть. Очевидно, что этоть законь іудеевь тоть, по которому казнили, не ссть тоть законь, которому училъ Христосъ. Но когда Христосъ говорить: Я не нарушить пришель законь, но научить вась исполнять его, потому что ничто не можетъ измѣниться въ законъ, а все должно исполниться, —Онъ говорить не о законъ писанномъ, а о законъ божественномъ, въчномъ, и утверждаеть его.

Но положимъ что все это формальныя доказательетва, положимъ, что я старательно подобралъ контексты, варіанты, старательно скрылъ все то, что было противъмоего толкованія; положимъ, что толкованія церкви

очень ясны и убъдительны и что Христось, ивиствительир, не нарущаль закона Монсея, а оставиль его во всей сидь. Доложимь, что это такъ. Но тогда чему же

учить Христось?

По толкованіямъ церкви, Онъ училь тому, что Онъ второе лино Троины, Сынъ Бога Отна прищель на землю и искупиль своею смертью гръхъ Адама. Но всякій, читавшій Евангеліе, знаетъ, что Христосъ въ Евангеліяхъ или ничего, или одень сомнительно говорить про это. Но положимъ, что мы не умѣемъ читать, и тамъ говорится про это. Но, во всякомъ случав, указаніе Христа на то, что онъ есть второе лицо Троины и искупляетъ грѣхи человѣчества, занимаетъ самую малую и неясную часть Евангелія. Въ чемъ же все остальное содержаніе ученія Христа? Нельзя отричать, и всѣ христіане всегла признавали это, что главное содержаніе ученія Христа есть ученіе о жизни людей: какъ надо жить людямъ между собою.

Признавъ, что Христосъ училъ новому образу жизни. падо представить себъ какихъ-нибудь опредъленныхъ

дюдей, среди которыхъ Онъ училъ.

Представимъ себѣ русскихъ, или англичанъ, или китайцевь, или индусовь, или даже дикихъна островахъ, и мы увидимъ, что у всякаго народа всегда есть свои правида жизни, свой законъ жизни, и что потому, если учитель учить новому закону жизни, то онь этимь самымъ ученіемъ разрушаетъ прежній законъ жизни: не разрушая его, онъ не можеть учить. Такъ это будеть въ Англін, въ Китав и у насъ. Учитель неизбъжно будеть разрушать наши законы, которые мы считаемъ дорогими и почти священными; но среди насъ еще можеть случиться то, что проповъдникъ, уча насъ новой жизни, будетъ разрушать только наши законы гражданскіе, государственные, наши обычан, но не будеть касаться законовь, которые мы считаемъ божественными, хотя это и трудно предположить. Но среди еврейскаго народа, у котораго быль только одинъ законъ, — весь божественный и обнимавшій всю жизнь со встми мельчайшими подробностями, среди такого народа, что могъ проповедывать проповедникъ,

впередъ объявившій, что весь законъ народа, среди котораго онъ пропов'ядуеть, не нарушимь? Но, положимъ, и это не доказательство. Пусть тъ, которые толкують слова Христа такъ, что Онъ утверждаль весь законъ Мойсея, пусть они объяснять себъ: кого же во всю свою дъятельность обличалъ Христосъ, противъ кого возставалъ, называя ихъ фарисеями, законниками, книжниками.

Кто не приняль ученій Христа и распяль Его съ своими первосвященниками? Если Христось признаваль законь Монсей, то гдь же были ть настоящіе неполнители этого закона, которыхь бы одобряль за это Христось? Неужели ни одного не было?

Фарисеи, намъ говорять, была секта. Еврен не говорять этого. Они говорять: фарисен—истинные неполнители закона. Но, положимъ, это секта. Саддукен тоже секта. Гдъ же были не секты, а пастоящіе?

По Евайгелію Іоапна вст они—враги Христа, прямо называются іуден. И онй не согласны съ ученіємъ Хрйста и противны ему только потому, что они іуден. Но въ Евайгеліяхъ не одни фарисеи и саддукен выставляются врагами Хрйста; врагами Хрйста называются и законники, тъ самые, которые блюдуть законъ Мойсея, книжники, тъ самые, которые читають законъ, старъйшины, тъ самые, которые читаются всегда представителями мудрости народной.

Христось говорить: Я не праведныхъ примель присывать къ покаянию, къ перемънъ жизни изтахоја, но гръщныхъ. — Гдъ же, какіе же были эти праведные? Неужели одинъ Никодимъ? Но и Никодимъ представленъ намъ добрымъ человъкомъ, но заблудшимъ. Мы такъ привыкли къ тому, по меньщей мъръ странному, толкованио, что фарисеи и какіе-то злые іудей распяли Христа, что тотъ простой вопросъ о томъ, гдъ же были тъ не фарисеи и не злые, а настоящіе іудеи, держащіе законъ, и не приходить намъ въ голову. Стойть задать этотъ вопросъ чтобы все стало совершенно ясно. Христосъ—будь Онъ Богъ пли человъкъ— принесъ свое ученіе въ міръ среди народа, державщагося закона, опредълявшаго всю жизнь людей и на-

зывавшагося закономъ Бога. Какъ могъ отнестись къ этому закону Христосъ?

Всякій пророкъ — учитель вфры, открывая людямъ законъ Бога, всегда встрвчаетъ между людьми уже то, что эти люди считають закономъ Бога, и не можетъ избъжать двоякаго употребленія слова законъ, означающаго то, что эти люди считають ложно закономъ Бога, вашь законь, и то, что есть истинный, въчный законъ Бога. Но мало того, что не можеть избъжать двоякаго употребленія этого слова, процовъдникъ часто пе хочетъ избъжать его п умышленно соединяеть оба понятія, указывая на то, что въ томъ ложномъ въ его совокупности законъ, который исповъдують тъ, которыхъ онъ обращаетъ, - что и въ этомъ законъ есть истины въчныя. И всякій проповъдникъ эти-то законы, обращаемые въ истины, и береть за основу своей проповъди. То самое дълаеть и Христось среди евреевъ, у которыхъ и тотъ и другой законъ называется однимъ словомъ тора. Христосъ по отношенію къ закону Моисея, и еще болѣе къ пророкамъ, въ особенности Исаіи, слова котораго Онъ постоянно приводить, признаеть, что въ еврейскомъ законъ и пророкахъ есть истины въчныя, божескія, сходящіяся съ въчнымъ закономъ, и ихъ-то, какъ пзречение-люби Бога и ближняго, -- береть за основание своего учения.

Христосъ много разъ выражаеть эту самую мысль (Лук. X, 26). Онъ говоритъ: въ законъ что написано? Какъ читаеть? — И въ законъ можно найти въчную истину, если умъеть читать. И онъ указываетъ не разъ на то, что заповъдь ихъ закона о любви къ Богу и ближнему есть заповъдь закона въчнаго (Мато. XIII, 52). Христосъ послъ всъхъ тъхъ притчъ, которыми Онъ объясняетъ ученикамъ значеніе своего ученія, въ концъ всего, какъ относящееся ко всему предтествующему, говоритъ: поэтому-то всякій книжникъ, т.-е. грамотный, наученный истинъ, подобенъ хозяину, который беретъ изъ своего сокровища (вмъстъ, безразлично) и старое и новое.

Св. Ириней, а за нимъ и вся церковь точно такъ и понимаютъ эти слова, но, совершенно произвольно и

нарушая тымь смысть рычи, прпписывають этимь словамъ значение того, что все старое священно. Смыслъ ясный тоть, что кому нужно доброе, тоть береть не одно новое, по и старое, и что потому, что оно старое, его нельзя отбрасывать. Христосъ этими словами говорить, что Онъ не отрицаеть того, что въ древнемъ закопъ въчно. Но когда Ему говорять о всемъ законъ или формахъ его, -Онъ говорить, что нельзя вливать вино новое въ мъхи старые. Христосъ не можетъ утверждать весь законъ, но Онъ не можеть также и отрицать весь законъ и пророковъ, тотъ законъ, въ которомъ сказано: люби ближняго, какъ самого себя. п тъхъ пророковъ, словами которыхъ Онъ часто высказываеть свои мысли. И воть вмъсто этого простого и яснаго пониманія самыхъ простыхъ словъ, какъ они сказаны и какъ они подтверждаются всёмъ ученіемъ Христа, подставляется туманное толкованіе, вводящее противоръчіе туда, гдъ его нъть, и тьмъ уничтожающее значение учения, сводящее его на слова и возстановляющее на дълъ учение Монсея во всей его дикой жестокости.

По всъмъ церковнымъ толкованіямъ, особенно съ пятаго въка, Христосъ не нарушалъ писанный законъ, а утверждаль его. Но какъ Онъ утверждаль его? Какъ можеть быть соединень законь Христа съ закономъ Моисея? на это нътъ никакого отвъта. Во всъхъ толкованіяхъ дізлается игра словъ и говорится о томъ, что Христосъ исполнилъ законъ Монсея тымъ, что на Немъ исполнились пророчества, и о томъ, что Христосъ черезг наст, черезъ въру людей въ себя, исполнилъ законъ. Единственный же существенный для каждаго върующаго вопросъ о томъ, какъ соединить два противоръчивые закона, опредъляющие жизнь людей, остается даже безъ попытки разрѣшенія. И противорѣчіе между тѣмъ стпхомъ, въ которомъ говорится, что Христось не разрушаеть законь, и стихомь, гдв говорится: вамъ сказано... а Я говорю вамъ... и между встмъ духомъ ученія Монсея съ ученіемъ Христа остается во всей силъ.

Всякій интересующійся этимъ вопросомъ пусть самъ

посмотрить церковный толкованія этого места, начиная отъ Іоанна Златоуста ѝ до нашего времени. Только прочтя эти длинныя толкованія, онъ ясно убъдится, что туть не только неть разрушенія противоречія, но есть искусственно внесенное противоръчие тамъ, гдъ его не было.

Невозможныя попытки соединенія несоединимаго ясно показывають, что соединение это не есть ошибка мысли, а что соединение имбеть ясную и опредъленную цёль, - что оно нужно. И даже видно, зачемь оно нужно.

Воть что говорить Іоаннь Златоусть, возражая тыйь, которые отвергають законь Монсея (толкование на Евангелие Матоея I. З., т. I, стр. 320, 321). «Далъе, испытывая древний законь, въ коемъ йове-

львается исторгать око за око и зубъ за зубъ, тотчась возражають: какъ можеть быть благимь тоть, который говорить сіе? Что же мы на сіе скажемь? То, что это, напротив, есть величайшій знако человітьюлюбія Божія. Не для того Онъ постановиль сей законь, чтобы мы исторгали глаза одинь у другого, но чтобы, опасаясь потерпить сіе зло оть другихь, не причиняли и имъ онаго. Подобно тому, какъ, угрожая погибелью наневитянамъ, Онъ не хотълъ ихъ погубить (ибо если бы Онъ хотълъ сего, то надлежало бы Ему молчать), но котель только симь страхомь слелать ихъ лучшими, оставить гиввъ свой, такъ и темъ, ком такъ дерзки, что готовы выколоть у другихъ глаза, определиль наказание съ тою целью, что если они по доброй воль не захотять удержаться оть сей жестокости, то, по крайней мере, страхъ препятствоваль бы имъ отнимать зръніе у ближнихъ. Если бы это была жестокость, то жестокостью было бы и то, что запрещается убійство, возбраняется прелюбодьяніе. Но такъ говорить могуть сумасшедшие, дошедшие до последней степени безумія. А я столько страніусь назвать сім постановленія жестокими; что противное онымо почель бы дыломь беззаконнымь, судя по вдравому человьческому смыслу. Ты говоришь, что Боть жестокь потому, что повельять исторгать око за око; а я скажу, что когла бы Онъ не лаль такого повельнія, тогда бы справелливье многіе могли бы почесть Его такимь, какимь ты Его называешь». Іоаннъ Златоусть прямо признаеть законь зубь за зубъ закономъ божественнымь и противное закону зубъ за зубъ. т.-е. ученіе Христа о непротивленіи злу,—дъломъ беззаконнымъ.

(Стр. 322, 323): «Положимъ, что весь законъ уничтоженъ, - далъе говорить Іоаннъ Златоусть, - и никто не стращится опредъленнаго онымъ наказанія, что встиъ порочнымъ позволено безъ всякаго страха жить по своимъ склонностамъ, и прелюбодъямъ, и убійцамъ, и ворамъ, и клятвопреступникамъ: не извратится ли тогда все, не наполнятся ли безчисленными злодъяніями, убійствами города, торжища, дома, земля, море и вся вселенная? Это всякому очевидно. Если и при существованій законовь, при страхт и угрозахь, злыя намъренія едва удерживаются, то когда бы отнята была и сія преграда, что тогда препятствовало бы людямъ решиться на зло? Какія бедствія не вторглись бы тогда въ жизнь человъческую? Не только то есть жестокость, когда здымь позволяють делать, что котять, но и то, когда человъка, не учинивщаго никакой несправедливости, оставляють страдать невинию безь всякой защиты. Скажи мнь, если бы кто-нибудь, собравъ отвеюду злыхъ людей и вооруживши ихъ мечами, приказаль имъ кодить по всему городу и убивать всехъ встречающихся, -можеть ли быть что-нибудь безчеловьчные сего? Напротивы, если бы ктонибуль другой этихъ вооруженныхъ людей связадъ и силою заключиль ихъ въ темницу, а тъхъ, которымъ угрожала смерть, исхитиль бы изъ рукъ беззаконниковь оныхъ, можеть ин что-нибуль быть человфколюбивъе сего?»

Іоаннъ Златоусть не говорить: чёмъ будеть руковолствоваться кто нибуль другой въ определении злыхъ? Что если онъ самъ злой будеть сажать въ темпицу

лобрыхъ?

«Теперь приложи сій примъры и къ закону: Повельвающій исторгать око за око надагаеть сей страхъ, какъ нъкія кръпкія узы, на души порочныхъ и упо-

добляется человъку, связавшему оныхъ вооруженныхъ, а кто не опредълилъ бы никакого наказанія иреступникамъ, тотъ вооружилъ бы ихъ безстрашіемъ и былъ бы подобенъ человъку, который роздалъ злодъямъ мечи и разослалъ ихъ ио всему городу».

Если Іоаннъ Златоустъ иризнаетъ законъ Христа, то онъ долженъ сказать: кто же будетъ исторгать глаза и зубы и сажать въ темницу? Если бы повелъвающій исторгать око за око, т.-е. Богъ, самъ бы исторгалъ, то тутъ не было бы противоръчія, а то это надо дълать людямъ, а людямъ этимъ Сынъ Бога сказалъ, что этого не надо дълать. Богъ сказалъ: исторгать зубы, а Сынъ сказалъ: не исторгать,—надо признать одно изъ двухъ, и Іоаннъ Златоустъ и за нимъ вся церковь признаетъ повелъніе Бога-Отца, т.-е. Мопсея, и отрицаетъ повелъніе Сына, т.-е. Христа, котораго ученіе будто исповъдуетъ. Христосъ отвергаетъ законъ Моисея, даетъ свой. Для человъка, върующаго Христу, нътъ никакого иротиворъчія.

Онъ и не обращаетъ никакого вниманія на законъ Моисея, а въруетъ въ законъ Христа и исиолняетъ его. Для человъка, върующаго закону Моисея, тоже нътъ никакого иротиворъчія. Евреи иризнаютъ слова Христа пустыми и върятъ закону Моисея. Противоръчіе является только для тъхъ, которые хотятъ житъ по закону Моисея, а увъряютъ себя и другихъ, что они върятъ закону Христа — для тъхъ, которыхъ Христосъ называетъ лицемърами, порожденіями ехидны.

Вмѣсто того, чтобы иризнать одно изъ двухъ—законъ Моисея или Христа, иризнается, что оба божественно-истинны.

Но когда воиросъ касается дѣла самой жизни, то прямо отрицается законъ Христа и иризнается законъ Моисея.

Въ этомъ ложномъ толкованіи, если вникнуть въ значеніе его, страшная, ужасная драма борьбы зла и тьмы съ благомъ и свётомъ.

Среди еврейскаго народа, запутаннаго безчисленными внѣшними правилами, наложенными на него левитами подъ видомъ божескихъ законовъ, предъ ка-

ждымъ изъ которыхъ стоитъ изреченіе: «п Богъ сказаль Моисею», — является Христосъ. Не только отношенія человѣка къ Богу, его жертвы, праздники, посты, отношенія человъка къ человъку, народныя, гражданскія, семейныя отношенія, вст подробности личной жизни: обръзаніе, омовеніе себя и чашъ, одежды, — все это опредълено до послъднихъ мелочей и все признано повелъніемъ Бога, закономъ Бога. Что же можеть сделать, не говорю Христось-Богь, но пророкъ, но самый обыкновенный учитель, уча такой народъ, не нарушая тоть законь, который уже определиль все до малъйшихъ подробностей? Хрпстосъ такъ же, какъ и всъ пророки, беретъ изъ того, что люди считають закономъ Бога, то, что есть точно законъ Бога, береть основы, откидываеть все остальное и съ этими основами связываеть свое откровение въчнаго закона. Нътъ нужды уничтожать все, но неизбъжно нарушается тотъ законъ, который считается одинаково обязательнымъ во всемъ. Христосъ делаетъ это, и Его упрекають въ нарушеніи того, что считается закономъ Бога, и за это самое Его казнять. Но ученіе Его остается у Его учениковъ и переходить въ другую среду и въ въка. Но въ другой средъ въками нарастають опять на это новое учение такія же наслоенія, толкованія, объясненія, опять подстановка человіческихъ низменныхъ измышленій на мфсто божескаго откровенія; вмъсто «и Богъ сказаль Монсею» говорится: «изволися намъ и Св. Духу». И опять буква покрываеть духъ. И что болъе всего поразительноэто то, что ученіе Христа связывается со всей той «тора» въ смыслъ писаннаго закона, который Онъ не могъ не отрицать. Эта тора признается произведеніемъ откровенія сго духа истины, т.-е. Св. Духа, и Онъ самъ оказывается въ тенетахъ своего откровенія. И все ученіе Его сводится на ничто.

Такъ вотъ отчего послѣ 1800 лѣтъ со мной случилась такая странцая вець, что мнѣ пришлось открынать смыслъ ученія Христа, какъ что-то новое.

Мит не открывать пришлось, а мит пришлось дъ

щіе Бога и законъ Его: находить то, что есть вычный законъ Бога, среди всего того, что люди называють этимъ именемъ.

## VI.

И воть, когда я поняль законь Христа, какь законь Христа, а не законь Монсея и Христа, и поняль то положение этого закона: которое прямо отринаеть законъ Монсея, такъ всъ Евангелія, вмъсто прежней неясности, разбросанности, противоръчій, слились для меня въ одно неразрывное цълое, и среди ихъ выдълилась сущность всего ученія, выраженная въ простыхъ, ясныхъ и доступныхъ каждому йяти заповъдяхъ Христа (Мто. V. 21—48), о которыхъ я ничего не зналь до сихъ поръ. Во всъхъ Евангеліяхъ говорится о заповъдяхъ Христа и объ исполненіи ихъ.

Вев богословы говорять о заповъдяхъ Христа, но какія эти заповиди, я не зналь прежде. Мнъ казалось, что ваповъдь Христа состоить въ томъ, чтобы любить Бога и ближняго, какъ самого себя. И я не видълъ. что это не можеть быть заповъдь Христа, потому что это есть заповъдь древнихъ (Второз. и Лев.). Слова (Мо. V, 19)-кто нарушить одну изъ заповыдей сихъ мальйшихъ и научить такъ людей, тотъ мальйшийъ наречется въ царствъ небесномъ-я относиль къзайовъдямъ Монсея. А то, что новыя заповъди Хрйста ясно и опредъленно выражены въ стихахъ V гл. Мо. оть 21-48, некогда не приходило мив въ голову. Я не видьль того, что въ томъ мысть, гды Христось говорить: «вамъ сказано, а Я говорю вамъ», выражены новыя определенныя заповеди Христа, и именно, по числу ссылокъ на древній законъ (считая двъ ссылки о прелюбодъянін за одну), нять новыхъ, ясныхъ и опредъленныхъ заповъдей Христа.

Про блаженства и про число ихъ я слыхалъ и встръчалъ перечисление и объяснение въ преподавании закона Божия; но о заповъдяхъ Христа я никогда ничего не слихалъ. Я, къ удивлению мосму, долженъ

быль открывать ихъ.

И воть какъ я открываль ихъ: Мато. V, 21-26,

сказано: «Вы слышали, что сказано древнимъ: не убпвай; кто же убъеть, подлежить суду (Пс. 20, 13). А Я говорю вамъ, что всякій, гифвающійся па брата своего напрасно, подмежить суду; кто же скажеть брату своему «рака», подлежить синедріону, а кто скажеть «безумный», подлежить гееинь огненной (23). Итакъ, если ты принесешь даръ твой къ жертвеннику и тамъ вспомицив, что брать твой имфетъ что-нибудь противъ тебя, оставь тамъ даръ твой предъ жертвенникомъ и нойди прежде помпрись съ братомъ твоимъ. п тогда приди п принеси даръ твой. Мирись съ соперникомъ твоимъ скоръе, пока ты еще на пути съ нимъ, чтобы соперникъ не отдяль тебя судьт, а судья не отдаль бы тебя слугь, и не ввергли бы тебя въ темницу. Истинно говорю: ты не выйдешь оттуда, пока

не отдашь до посладняго кодранта».

Когда я поняль заповъдь о непротивлении зду, мнф представилось, что стихи эти о гифвф доджны имфть такое же ясное, прпложимое къ жизни значение, какъ и заповъдь о непротивлении злому. Значение, которое я цриписываль прежде этимъ словамъ, было то, что всякій доджень всегда избъгать гнъва противъ людей. не должень никогда говорить бранныхъ словъ и должень жить въ мирь со всеми безъ всякаго неключенія: но въ тексть стояло слово, исключающее этоть смысль. Сказано: не гиввайся напрасно, такъ что изъ словъ этихъ не выходило предписанія безусловнаго мира. Слово это смущало меня. И за разъясненіемъ моихъ сомнъній я обратился къ толкованіямъ богослововь и, къ удивлению моему, нашель, что толкованія отцовъ преимущественно направлены на разъясненіе того, когда гифвь извинителень и когда неизвинителень. Всв толкователи церкви, особенно напирая на значение слова: напрасно, объясняють это мѣсто такъ, что не надо оскорблять цевинно людей, не надо говорить бранныхъ словъ, но что гифвъ пе всегда несправедливъ, и въ подтверждение своего толкования приводять примъры гивва апостоловъ и святыхъ.

И я не могъ не признать, что объяснение того, что гиввъ, по ихъ выраженію, по слову Божію, не воспрещастся, хотя и противное всему смыслу Евангелія, послѣдовательно и имѣетъ основаніе въ словѣ напраєно, стоящемъ въ 22 стихѣ. Слово это измѣняло смыслъ всего изреченія.

Не гнъвайся напрасно. Христосъ велитъ прощать всемъ, прощать безъ конца; Самъ прощасть и запрсщаеть Петру гивваться на Малха, когда Петръ защищаетъ своего ведомаго на распятіе учителя, казалось бы, не напрасно. И тотъ же Христосъ говоритъ въ поучение всъмъ людямъ: не гнъвайся напрасно, и тъмъ самымъ позволяетъ гнфваться по дфломъ, не напрасно. Христось пропов'ядуеть мирь всёмь простымь людямь, п вдругъ, какъ бы оговариваясь въ томъ, что это не относится до всёхъ случаевъ, а есть случаи, когда можно гнваться на брата, вставляеть слово «ииприсио». Въ толкованіяхъ объясняется, что бывасть гнъвъ благовременный? Но кто же судья тому, говорилъ я, когда гивъъ благоврсменный? Я не видалъ сще людей гиввающихся, которые бы считали, что гнввъ ихъ неблаговременный. Всв считаютъ, что гнввъ ихъ законенъ и полсзенъ. Слово это разрушало весь смыслъ стиха. Но слово это стояло въ священномъ писаніи, и я не могъ выкинуть его. А слово это было подобно тому, какъ если бы къ изреченію: . иоби ближняю, было прибавлено: люби хорошаю ближняю или: того ближняго, который тебы правится.

Всс значение мѣста разрушалось для меня словомъ «напрасно». Стихи о томъ, что прежде, чѣмъ молиться, надо помириться съ тѣмъ, кто имѣетъ что противъ тебя, которые безъ слова «напрасно» имѣли бы прямой, обязательный смыслъ, получали тоже смыслъ условный.

Мнѣ представлялось, что Христосъ долженъ былъ запрещать всякій гнѣгъ, всякое недоброжелательство, и для того, чтобы его не было, предписываеть каждому: прежде чѣмъ итти приносить жертву, т.-е. прежде, чѣмъ становиться въ общеніе съ Богомъ, нужно вспомнить, нѣтъ ли человѣка, который сердптся на тебя. И сели есть такой напрасно пли не напрасно, то пойти и помириться, а потомъ ужъ приносить жертву пли молиться. Такъ мнѣ казалось, но по тол-

кованіямъ выходило, что это мфето надо понимать условно.

По всёмъ толкованіямъ объясияется такъ, что надо стараться помириться со всёми; но если этого нельзя сдёлать по испорченности людей, которые во враждё съ тобою, то надо помириться въ душё—въ мысляхъ, и тогда вражда другихъ противъ тебя не помёшаетъ тебё молиться. Кромё того, слова: кто скажетъ рака и безумный, тотъ страшно виновенъ, всегда казались мнё странными и неясными. Если запрещается ругаться, то почему избраны примёры такихъ слабыхъ, почти перугательныхъ словъ! И потомъ, за что такая страшная угроза тому, у кого сорвется такое слабое ругательство, какъ рака, т.-е. ничтожный? Все это было пеясно.

Мив чувствовалось, что туть происходить такое же непониманіе, какъ при словахъ: не судите; я чувствовалъ, что какъ и въ томъ толкованіи, такъ и здёсь изъ простого, важнаго, опредъленнаго, исполнимаго все переходить въ область туманную и безразличную. Я чувствоваль, что Христось не могь такъ понимать слова: поди и помирись съ нимъ, какъ они толкуются: «помирись въ мысляхъ». Что значить: помпрись въ мысляхъ? Я думалъ, что Христосъ говоритъ то, что Онъ высказывалъ словами пророка: не жертвы хочу, но милости, т.-е. любви къ людямъ. И потому, если хочешь угодить Богу, то прежде, чёмъ молиться утромъ и вечеромъ у объдни и всенощной, вспомни, кто на тебя сердить, и поди устрой такъ, чтобъ не быль онъ сердить на тебя, а после ужь молись, если хочеть. А то «въ мысляхъ». Я чувствоваль, что все толкованіе, разрушавшее прямой и ясный для меня смыслъ, зиждилось на словъ: «напрасно». Если бы выкинуть его, смыслъ выходиль бы ясный: но противъ моего пониманія были всь толкователи, противъ него было каноническое Евангеліе со словомъ наприсно. Отступи я въ этомъ, я могу отступить въ другомъ по своему произволу; другіе могуть сдѣлать то же. Все дѣло въ одномъ словѣ. Не будь этого слова, все было бы ясно. И я дълаю попытку объяснить какъ-нибудь

филологически это слово «напрасно» такъ, чтобы оно не нарушало смысла всего. Справляюсь съ лексиконами: общимъ, и вижу, что слово это по-гречески вил, - значить то же и: безъ цели, необдуманно; пытаюсь дать такое значеніе, которое бы не нарущало смысла, но прибавление слова, очевидно, имфетъ тотъ смыслъ, который приданъ ему. Справляюсь съ лексикономъзначение слова то самое, которое придано ему здъсь. Сравляюсь съ контекстомъ - слово употреблено въ Евангелін только одинъ разъ, именно здѣсь. Въ посланіяхь унотребляется насколько разь. Въ посланіи Корине. І, 15, 2, употребляется именно въ этомъ смыслъ. Стало - быть, нътъ возможности объяснить иначе, и надо признать, что Христосъ сказаль: не инпеайтесь напрасно. Я долженъ сознаться, что для меня признать, что Христось могь въ этомъ мъсть сказать такія неясныя слова, давая возможность понимать ихъ такъ, что отъ нихъ ничего не оставалось, для меня признать это было бы тоже, что отречься отъ всего Евангелія. Остается последная надежда: во всехъ ли спискахъ стоить это слово? Справляюсь съ варіантами. Справляюсь по Грисбаху, у котораго означены всв варіанты, т.-е. какъ, въ какихъ спискахъ и у какихъ отцовъ унотреблялось выражение. Справляюсь, и меня сразу приводить въ восторгъ то, что въ этомъ мъсть есть выноски, есть варіанты. Смотрю-варіанты всв относятся къ слову напрасно. Большинство списковъ Евангелій и цитать отцовь не имфють вовсе слова напрасно. Стало-быть, большинство понимало, какъ и я. Справляюсь съ Тищендорфомъ, - въ спискъ самомъ древнемъ, - слова этого нътъ вовсе. Смотрю въ переводъ Лютера, изъ котораго я бы могь узнать это самымъ короткимъ путемъ, -- тоже натъ этого слова.

То самое слово, которое нарушало весь смыслъ ученія Христа, слово это — прибавка еще въ V въкъ,

не вощедшая въ лучшіе списки Евангелія.

Нащелся человъкъ, который вставилъ это слово, и паходились дюди, которые одобряли эту вставку и объясняли ее.

Христосъ не могъ сказать и не сказаль этого ужас-

наго слова, й тотъ первый, простой, прямой смыслъ всего мъста, который поразилъ меня и поражаетъ всякаго, есть истинный.

Но мало того, стопло мий понять, что слова Христа запрещають всегда всякій гийвь противь кого бы то ни было, чтобы смущавшее меня прежде запрещение говорить кому-инбудь слово рака и безумный получило бы тоже другой смысль, чемь тоть, что Христось запрещаеть бранныя слова. Странное непереведенное еврейское слово рака дало мяв этотъ смыслъ. Рака значить растоптанный, уничтоженный, несуществующій; слово рака очень употребительное, значить исключеніе, только пе. Рака значить человых, котораго не слъдуеть считать за человъка. Во множественномъ числъ слово рекимъ употреблено въ книгъ Судей IX. 4, гдъ оно значитъ пропацію. Такъ воть этого слова Христосъ не велить говорить ни о какомъ человъкъ. Такъ же какъ не велить ни о комъ говорить другое слово безулиний, какъ прака, мнимо освобождающее насъ отъ человыческих обязанностей къ ближнему. Мы гнъваемся, дълаемъ зло людямъ н, чтобы оправдать себя, говоримъ, что тотъ, на кого мы гнъваемся, пропащій или безумный человькъ. И воть этпхъ-то двухъ словъ не велить Христось говорить о людяхь и людямь. Христосъ не велить гивваться ни на кого и не оправдывать свой гиввъ тымъ, чтобы признавать другого пропащийъ или безумнымъ.

И воть вмъсто туманныхъ, подлежащихъ толковаціямъ и произволу, неопредъленныхъ и неважныхъ выраженій открылась мнѣ съ стиха 21 по 28 простая, ясная и опредъленная первая заповъдь Христа: живи въ мйрѣ со всъмі людьми, никогда своего гнѣва на людей не считай справедливымъ. Ни одного, никакого человъка нѣ считай и не называй пропащимъ пли безумнымъ, ст. 22. И не только своего гнѣва не признавай не напрасцымъ, но чужого гнѣва на себя не признавай напраснымъ, и потому: если есть человъкъ, который сердится на тебя, хоть и напрасно, то, прежде чѣмъ молиться, поди и уничтожь это враждебное чувство, ст. 23, 24. Впередъ старайся уничтожить вражду между собою и людьми, чтобы вражда не разгорелась и не погубила тебя, ст. 25, 26.

Вслѣдъ за 1-ю заповѣдью съ такою же ясностью открылась мнъ и 2-я, начинающаяся также ссылкой на древній законъ. Мато. V, 27—30, сказано: «Вы слышали, что сказано древнимъ: не прелюбодъйствуй (Исх. XX, 14, 28). А Я говорю вамъ, что всякій, кто смотритъ на женщину съ вожделѣніемъ, уже прелюбодѣйствовалъ съ нею въ сердцѣ своемъ (29). Если же правый глазъ твой соблазняетъ тебя, вырви его и брось оть себя, ибо дучше для тебя, чтобы погибъ одинъ пзъ членовъ твоихъ, а не все тъло твое было ввержено въ геенну (30). И если правая рука твоя соблазняетъ тебя, отсъки ее и брось отъ себя, ибо лучше для тебя, чтобы погибъ одинъ изъ членовъ твоихъ, а не все тьло твое было ввержено въ геенну».

Мато. V, 31-32: «Сказано также, что если кто разведется съ женой своей, пусть дасть ей разводную (Втор. XXIV, 1, 32). А Я говорю вамъ: кто разведется съ женою своею, кромъ вины прелюбодъянія, подаеть ей поводъ прелюбодъйствовать, и кто женится на разведенной, тотъ прелюбодъйствуеть».

Значеніе этихъ словъ представилось мит такое: человекъ не долженъ допускать даже мысли о томъ, что онь можеть соединиться съ другой женщиной, кромъ какъ съ тою, съ которой онъ разъ уже соединился, и никогда не можеть, какъ это было по закону Моисея перемвнить эту женщину на другую.

Какъ въ первой заповъди противъ гнъва данъ совътъ тушить этоть гневь вь начале, - советь, разъясненный сравненіемъ съ человъкомъ, ведомымъ къ судьъ, такъ и здёсь Христосъ говорить, что блудъ происходить отъ того, что женщины и мужчины смотрять другъ на друга какъ на предметь похоти. Чтобы этого не было, надо устранить все то, что можеть вызывать похоть. Избъгать всего того, что возбуждаеть похоть, и, соединившись съ женою, ни подъ какимъ предлогомъ но покидать ее, потому что покиданіе женъ и производить разврать. Покинутыя жены соблазияють другихъ музичинъ и вносять разврать въ міръ,

Мудрость этой заповъди поразила меня. Все зло между людьми, вытекающее изъ половыхъ сношеній, устранялось ею. Люди, зная, что потъха половыхъ спошеній ведеть къ раздору, избъгаютъ всего того, что вызываетъ похоть, и, зная, что законъ человъка — жить парами, соединяются попарно, не нарушая ни въ какомъ случать этого союза, и все зло раздора изъза половыхъ сношеній уничтожается тъмъ, что нътъ мужчинъ и женщинъ одинокихъ, лишенныхъ брачной жизни.

Но поражавшія меня всегда при чтеній нагорной пропов'єди слова: кромь вины прелюбодьянія, понимаемыя такъ, что челов'єкъ можеть разводиться съ женою въ случать ея пролюбод'єянія, поразили меня теперь еще больше.

Не говоря ужъ о томъ, что было что-то недостойнос въ самой той формъ, въ которой была выражена эта мысль, о томъ, что рядомъ съ глубочайшими, по своему значенію, истинами проповъди, точпо примъчаніе къ статьъ свода законовъ, стояло это странное исключеніе изъ общаго правила, самое псключеніе это противоръчило основной мысли.

Справляюсь съ толкователями, и всѣ (Іоаннъ Здатоустъ, ст. 365 и другіе), даже ученые богословы-критики, какъ Reuss, признаютъ, что слова этп означаютъ то, что Христосъ разрѣшаетъ разводъ въ случаѣ прелюбодѣянія жены и что въ XIX главѣ, въ рѣчи Христа, запрещающей разводъ, слова: если не за прелюбодѣяніс, означаютъ то же. Читаю, перечитываю стихъ 32, и кажется мнѣ, что это не можетъ значить разрѣшеніе развода. Чтобы провѣрить себя, я справляюсь съ контекстами и пахожу въ Евангеліи Матеея XIX, Мр. X, Лук. XVI, въ первомъ посланіи Павла Коринеянамъ разъясненіе того же ученія неразрывности брака безъ всякаго пеключенія.

У Луки XVI, 18, сказано: «Всякій, разводящійся съ женою свосю и женящійся на другой, прелюбодъйствуетъ; и всякій, женящійся па разведенной съ мужемъ, прелюбодъйствуетъ».

У Марка X, 4-12, сказано также безъ всякаго исклю-

ченія: По жестокосердію вашему онъ написаль вамъ заповѣдь сію. Въ началѣ же сотворенія мужа и жену сотворилъ ихъ Богъ. Посему оставить человѣкъ отца и мать, и прилѣпится къ женѣ своей, и будутъ два—одна плоть, такъ что они уже не двое, а одна плоть. Итакъ, что Богъ сочеталъ, того человѣкъ да не разлучаетъ. Опять о томъ же спросили Его въ домѣ ученики Его. Онъ сказалъ имъ: кто разведется съ женою своею и женится на другой, тотъ прелюбодѣйствуетъ отъ нея. И если жена разведется съ мужемъ своимъ и выйдетъ за другого, прелюбодѣйствуетъ.

То же самое сказано у Матоея, глава XIX, 4-9.

Въ посланіи Павла 1 Корине. VII, съ 1 по 12, развита подробно мысль предупрежденія разврата тымь, чтобы каждый мужъ и жена, соединившись, не покидали бы другъ друга, удовлетворяли бы другъ друга въ половомъ отношеніи: и также прямо сказано, что одинь изъ супруговъ ни въ какомъ случав не можеть покидать другого для сношеній съ другимъ или другою.

По Марку, Лукв и по посланію Павла не позволено разводиться. По смыслу толкованія о томъ, что мужъ и жена—единое твло, соединенное Богомъ,—толкованія, повтореннаго въ двухъ Евангеліяхъ, не позволено разводиться. По смыслу всего ученія Христа, предписывающаго всёмъ прощать, не исключая изъ этого падшую жену, не позволено разводиться. По смыслу всего мѣста, объясняющаго то, что отпущеніе жены производить разврать, тѣмъ болѣе развратной—не позволено.

На чемъ же основано толкованіе, что разводъ допускается въ случав прелюбодъянія жены? На тъхъ словахъ 32-го стиха V-й главы, которыя такъ странно поразили меня. Эти самыя слова толкуются всѣми такъ, что Христосъ разръшаетъ разводъ въ случав прелюбодъянія жены, и эти самыя слова и въ XIX главъ повторяются многими списками Евангелій и многими отцами вмѣсто словъ: сели не за прелюбодъяміс.

И я опять сталь читать эти слова, но очень долго не могъ понять ихъ. Я видёль, что туть должна была быть ошибка перевода и толкованія, но въ чемъ она была—я долго не могъ найти. Ошибка была очевидна.

Противополагая свою зановѣдь заповѣди Моисея, по которой всякій мужъ, какъ сказано тамъ, возненавидѣвши свою жену, можетъ отпустить ее и дать ей разводную, Христосъ говоритъ: Я говорю вамъ, кто разведется ст женой, кромъ вины прелюбодъянія, тот подасть ей поводъ прелюбодъйствовать. Въ словахъ этихъ нѣтъ никакого противоположенія и даже нѣтъ никакого опредѣленія того, что можно или нельзя разводиться. Сказано только, что отпущеніе жены подастъ ей новодъ прелюбодѣйствовать.

И вдругъ при этомъ сдълапо исключение о женъ, виновной въ прелюбодъянии. Исключение это, относящееся до виновной въ прелюбодъянии жены, когда дъло идетъ о мужъ, вообще странно и неожиданно, но въ этомъ мъстъ просто глупо, потому что оно уничтожаетъ и тотъ сомнительный смыслъ, который былъ въ этихъ словахъ. Сказано, что отпущение жены заставляетъ ее прелюбодъйствовать, и предписывается отпускать жену, впновную въ прелюбодъянии, какъ будто виповная въ прелюбодъянии жена не будетъ прелюбодъйствовать.

Но мало этого, когда я разобралъ внимательнъе это мъсто, я увидалъ, что оно не имъеть даже грамматическаго смысла. Сказано: кто разводится съ женою ссоею, кроми вины премободиянія, подаеть ей новодь премободыйствовать; и предложение кончено. Говорится о мужь, о томъ, что опъ, отпуская жену, подаетъ ей новодъ прелюбодъйствовать. Къ чему же сказано туть: кроми вины премободьянія жены? Вѣдь если бы было сказано, что мужъ, разводящійся съ женой, кромѣ какъ за ея прелюбодъяніе, прелюбодъйствуеть, тогда бы предложеніе было нравильно. А то къ подлежащему мужъ, который разводится, нёть другого сказуемаго, какъ подаеть поводь. Какъ же къ этому сказуемому отнести: кром'в вины прелюбод'вянія? Нельзя подавать поводъ, кром'в прелюбод'вянія жены. Даже если бы къ словамь: «кромъ вины прелюбодъянія», было бы прибавлено слово жены, или ея, чего цътъ, то и тогда бы эти слова не могли относиться къ сказуемому: подаетъ повода. Слова эти, по принятому толкованію, относятся къ сказуемому: кто разводится; но кто разводится есть не главное сказуемое; главное сказуемое - подаетт поводъ. Къ чему же тутъ: кромъ вины прелюбодъянія? И при винъ прелюбодъянія и бозъ вины прелюбодъянія мужъ, разводясь, одинаково подаеть поводь. Вѣде выражение такое же, какъ слъдующее: тотъ, кто лишитъ пропитанія своего сына, кром'в вины жестокости, подаетъ ему поводъ быть жестокимъ Выражение это, очевидно, не можеть имъть того смысла. что отецъ можетъ лишить пропитанія своего сына, если сынь жестокъ. Если оно имфетъ смыслъ, то только тотъ, что отецъ, лишающій сына пропитанія, кром воей вины жестокости, заставляеть и сына быть жестокимъ. Точно такъ же и евангельское выражение имъло бы смыслъ, если бы вмъсто словъ: вины перелюбодиянія, стояло бы: вины сладострастія, распутства или чего-нибудь подобнаго, выражающаго не поступокъ, а свойство.

И я спросилъ себя: да не сказано ли здѣсь просто, что тотъ, кто разводится съ женою, кромѣ того, что самъ виновенъ въ распутствѣ (такъ какъ каждый разводится только для того, чтобы взять другую), подаеть поводъ и женѣ прелюбодѣйствовать. Если втекстѣ слово прелюбодѣяніе выражено такими словами что оно можетъ значить и распутство, то смысля ясенъ.

И повторилось то же, что такъ часто въ такихт случаяхъ повторялось со мной. Текстъ подтвердили мое соображение, такъ что уже не могло быть сомивния

Первое, что бросилось мнѣ въ глаза при чтснін текста, было то, что слово торувіа, переведенное тѣмъ же словомъ прелюбодѣяніе, какъ и слово μοιχᾶσθαι — совершенно другое слово. Но, можетъ-быть, слова эти синонимы, или въ Евангеліяхъ употребляются одно за другое? Справляюсь со всѣми лексиконами — общимъ и свангельскимъ, и вижу, что слово торувіа, соотвѣтствующее еврейскому — [7]], латинскому — fornicatio, нѣмецкому — Нигегеі, русскому — распутство, — имѣетъ самое опредѣленное значеніе и никогда ни по какимъ лексиконамъ не значило и не можетъ значить поступка прелюболѣянія, adultère, Ebebruch, какъ оно

переводится. Оно значить порочное состояніе или свойство, а никакъ не поступокъ и не можеть быть переведено прелюбодъяніемъ. Мало того, вижу, что слово: прелюбодъяніе, прелюбодъйствовать — вездъ въ Евангеліяхъ и даже въ этихъ стихахъ обозначается другимъ словомъ — μαικέω. И стоило мнъ только исправить этотъ, очевидно умышленно, неправильный переводъ, чтобы смыслъ, придаваемый толкователями этому мъсту и контексту XIX главы, сталъ совершенно невозможенъ, и чтобы тогъ смыслъ, при которомъ слово торуей относится къ мужу, сталъ бы несомнъненъ.

πορνεία относится къ мужу, сталь бы несомивнень. Переводь, который сдвлаеть всякій, знающій погречески, будеть слвдующій: παρεκτός — кромв, λόγου — вины, πορνείας — распутства, ποιεї — заставляеть, αθτήν — ее, μοικάσθαι — прелюбодвйствовать, и выходить слово въ слово: тоть, кто разводится съ женою, кромв вины распутства, заставляеть ее прелюбодвйствовать. Тоть же смысль получается и въ XIX главв. Стоить

Тоть же смысль получается и въ XIX главъ. Стоить только поправить невърный переводъ и слова ποργεία, и предлога επί, переведеннаго за, и вмъсто «прелюбодъянія» ноставить слово «распутства», и вмъсто за поставить — по или для, чтобы было ясно, что слова: εὶ μή επὶ ποργεία не могуть относиться къ женъ. И какъ слова παρεκτος λόγον ποργεία; не могуть ничего значить другого, какъ: «кромъ вины распутства мужа», такъ и слова εἰ μή επὶ ποργεία, стоящія въ XIX главъ, не могуть относиться ни къ чему иному, какъ къ распутству мужа. Сказано — εὶ μή επὶ ποργεία — слово въ слово: если не по распутству, не для распутства. И смыслъ выходить тоть, что Христосъ, отвъчая въ этомъ мъстъ на мысль фарисеевъ, которые думали, что если человъкъ оставиль свою жену не для того, чтобы распутничать, а чтобы жить брачно съ другою, то онъ пе прелюбодъйствуетъ, — Христосъ на это говорить, что оставленіе жены, т.-е. прекращеніе сношеній съ нею, если и не по распутству, а для брачнаго соединенія съ другою, все-таки прелюбодъяніе. И выходить смыслъ простой, согласный со всъмъ ученіемъ, съ тъми словами, въ связи съ которыми онъ находится и съ грамматикой и съ логивой.

И этотъ-то простой, ясный смысль, вытекающій изъ самых в словь и изъ всего ученія, міть надо было открывать съ величайшимъ трудомъ. Въ самомъ дъль, прочтите эти слова по-нъмецки, по-французски, гдъ прямо сказано рош cause d'infidèlité или à moins que cela ne soit pour cause d'infidèlité, и догадайтесь, что это значить совсъмъ другое. Слово тарехтоє, по всъмъ лексиконамъ значущее ехсерте, ausgenommen, кромъ, переводится цълымъ предложеніемъ, à moins que cela ne soit. Слово торугіа переводится infidèlité, Енергисh, прелюбодъяніе. И вотъ, на этомъ умышленномъ искаженіи текста зиждется толкованіе, нарушающее и правственный, и религіозный, и грамматическій, и логическій смыслъ словъ Христа.

И опять для меня подтвердилась та ужасная и радостная истина, что смысль ученія Христа и прость, и ясень, что положенія его важны, опредъленны, но что толкованія его, основанныя на желаніи оправдать существующее зло, такъ затемнили его, что надо съ усиліемь открывать его. Мнѣ стало ясно, что если бы Евангелія были открыты наполовину сожженныя или стертыя, было бы легче возстановить ихъ смысль, чъмъ теперь, когда по нимъ прошли недобросовъстныя толкованія, имѣющія прямою цълью извратить и скрыть смысль ученія. Въ этомъ случав очевиднѣе еще, чъмъ въ прежнемъ, какъ самая частная цъль оправдать разводъ какого-нибудь Іоанна Грознаго послужила поводомъ къ затемнѣнію всего ученія о бракъ.

Стоитъ отбросить толкованія, п вмѣсто туманнаго и неопредѣленнаго, является опредѣленная п ясная вторая заповѣдь Христа.

Не делай себе потеху изъ похоти половыхъ сношеній; всякій человекъ, если онъ не скопецъ, т.-е. нуждается въ половыхъ сношеніяхъ, пусть пиветъ жену, а жена мужа, и мужъ имей одну жену, и жена имей одного мужа, и ни подъ какимъ предлогомъ не нарушайте плотскаго сеюза другъ съ другомъ.

Тотчасъ же пепосредственно послѣ второй заповъди приводится биять ссылка на древній законъ и излагается третья заповъдь. Мо. V, 33-37. «Еще

слышали вы, что сказано древнимъ: не преступай клятвы, но исполняй предъ Господомъ клятвы твои (Лев. XIX, 12. Второз. XXIII, 21). А Я говорю вамъ: не клянись вовсе; ни небомъ, потому что оно престолъ Божій; ни землею, потому что она подножіе ногъ Его; ни Герусалимомъ, потому что онъ городъ великаго царя; ни головою своею не клянись, потому что ни одного волоса не можешь сдълать бълымъ пли чернымъ. Но да будеть слово ваше: да, да; нътъ, нътъ; а что сверхъ того, то отъ лукаваго».

Мъсто это при прежнихъ чтеніяхъ моихъ всегда смущало меня. Оно смущало меня не своей неясностью, какъ мѣсто о разводѣ, не противорѣчіями съ другими мъстами, какъ разръшение ненапраснаго гивва, не трудностью исполненія, какъ місто о подставленіи щеки, оно смущало меня, напротивъ, своей ясностью, простотою и легкостью. Рядомъ съ правилами, глубина и значеніе которыхъ ужасали и умиляли меня, вдругъ стояло такое ненужное миф, пустое, легкое и не имъющее никакихъ ни для меня, ни для другихъ послъдствій правило. Я и такъ не клядся пи Герусалимомъ, ни Богомъ, ничъмъ, и мять это пикакого труда не стоило: и, кромъ того, мнъ казалось, что буду ли, или не буду я клясться, это не можеть имъть ни для кого никакой важности. И, желая найти объяснение этого, своей легкостью смущавшаго меня, правила, я обратился къ толкователямъ. Въ этомъ случав толкователи помогли мив.

Всѣ толкователи видять въ этихъ словахъ подтвержденіе 3-ей заповѣди Мопсея — не клясться именемъ Божіимъ. Они объясняють эти слова такъ, что Христосъ, какъ и Мопсей. запрещаетъ произносить имя Бога всуе. Но, кромѣ этого, толкователи еще объясняють и то, что это правило Христа—не клясться — не всегда обязательно и никакъ не относится къ той присягѣ, которую каждый гражданинъ даетъ предержащей власти. И подбираются тексты священнаго писанія не для того, чтобы подтвердить прямой смыслъ предписанія Христа, а для того, чтобы доказать то, что можно и должно не исполнять его.

Говорится, что Христосъ Самъ утвердилъ клятву на судѣ, когда на слова первосвященника: «Заклинаю тебя Богомъ живымъ», отвѣчалъ: ты сказалъ; говорится, что апостолъ Павелъ призываетъ Бога во свидѣтельство истины словъ своихъ, что есть, очевидно, та же клятва; говорится, что клятвы были предписаны закономъ Моисея, но Господъ не отмѣнилъ этихъ клятвъ; говорится, что отмѣняются только клятвы пустыя, фарисейски-лицемѣрныя.

И, понявъ смыслъ и цѣль этихъ объясненій, я понялъ, что предписаніе Христа о клятвѣ совсѣмъ не такъ ничтожно, легко и незначительно, какъ оно мнѣ казалось, когда я въ числѣ клятвъ, запрещенныхъ Христомъ, не считалъ государственную присягу.

И я спросиль себя: да не сказано ли туть то, что запрещается и та присяга, которую такъ старательно выгораживають церковные толкователи? Не запрещена ли туть присяга, та самая присяга, безъ которой невозможно раздъление людей на государства, безъ которой невозможно военное сословіе? Солдатыэто тв люди, которые двлають всв насплія, и они называють себя-«присяга». Если бы я поговориль съ гренадеромъ о томъ, какъ онъ разрѣшаетъ противорѣчіе между Евангеліемъ и воинскимъ уставомъ, онъ бы сказаль мив, что онь присягаль, т.-е. клялся на Евангеліи. Такіе отв'яты давали мні всі военные. Клятва эта также нужна для образованія того страшнаго зла, которое производять насилія и войны, такъ что во Франціи, гдѣ отрицается хрпстіанство, все-таки держатся присяги. Вѣдь если бы Христосъ не сказалъ этого, не сказалъ — не присягайте никому, то Онъ долженъ бы былъ сказать это. Онъ пришелъ уничтожить зло, а не уничтожиль онь присягу, какое огромное зло остается еще на свъть. Можетъ-быть, скажуть, что во времена Христа зло это было неза-мътно. Но это неправда: Эпиктеть, Сенека говорили про то, чтобы не присягать никому; въ законахъ Ману есть это правило. Отчего я скажу, что Хрпстосъ не видалъ этого зла? И скажу тогда, когда Онъ сказалъ это прямо, ясно и даже подробно.

Онъ сказалъ: не клянись вовсе. Выраженіе это такъ же просто, ясно и несомнѣнно, какъ слова: не судите и не присуждайте, и такъ же мало подвергается перетолкованіямъ, тѣмъ болѣе, что въ концѣ прибавлено, что все, что потребуется отъ тебя сверхъ отвѣта да и иють, все это отъ начала зла.

Въдь если учение Христа въ томъ, чтобы исполнять всегда волю Бога, то какъ же человъкъ можетъ клясться, что онъ будетъ исполнять волю человъка? Воля Бога можетъ не совпасть съ волею человъка. И даже въ этомъ самомъ мъстъ Христосъ это самое и говоритъ. Онъ говоритъ: не клянись головою, потому что не только голова твоя, но и каждый волосъ на ней во власти Бога. То же говорится и въ посланіи Іакова.

Въ посланіи своемъ, въ концѣ его, какъ бы въ заключеніе всего, апостслъ Іаковъ говоритъ (ст. 12, гл. V): прежде же всего, братія мои, не клянитесь ни небомъ, ни чемлею, ни другою какою клятвою, но да будеть у васъ: да, да и нътъ, нътъ; дабы вамъ не подпасть осужденію. Апостолъ ирямо говоритъ, почему не слѣдуетъ клясться: клятва сама по себѣ кажется не преступною, но отъ нея подпадаютъ осужденію, и потому не клянитесь никакъ. Какъ еще яснѣе сказать то, что сказано и Христомъ, и апостоломъ?

Но я быль такь запутань, что съ удивленіемь долго спрашиваль себя: неужели это значить то, что значить? Какь же мы всё присягаемь на Евангеліи? Это не можеть быть.

Но я уже прочелъ толкованія и виділь, какъ это невозможное было сділано.

Что при объясненіяхъ словъ: не судпте, не гнѣвайтесь ни на кого, не разрывайте слозъ мужа съ женою, то же и здѣсь. Мы установили свои порядки, любимъ ихъ и хотимъ считэть ихъ священными. Приходитъ Христосъ, котораго мы считаемъ Богомъ, и говоритъ, что эти-то наши порядки не хороши. Мы Его считаемъ Богомъ и ме хотимъ отказаться отъ нашихъ иорядковъ. Что же намъ дѣлать? Гдѣ можно, вставить слово «напрасно» и на нѣтъ свести правило противъ гнѣва; гдѣ можно, какъ самые безсовѣстные

кривосуды, такъ перетолковать смыслъ статьи закона, чтобы выходило обратное: вмъсто—никогда не разводиться съ женою, вышло бы то, что можно разводиться. А гдѣ ужъ никакъ нельзя перетолковать, какъ въ словахъ: не судите и не присуждайте, не клянитесь вовсе, смъло, прямо дѣйствовать иротивно ученію, утверждая, что мы ему слѣдуемъ. И въ самомъ дѣлѣ, главная помѣха тому, чтобы понять то, что Евангеліе запрещаетъ всякую клятву и тѣмъ болѣе присягу, естъ то, что псевдохристіанскіе учители съ необычайной смѣлостью на самомъ на Евангеліи, самимъ Евангеліемъ заставляютъ клясться людей, т.-е. дѣлать противное Евангелію.

Какъ придеть въ голову человѣку, котораго заставляютъ клясться крестомъ и Евангеліемъ, что кресть оттого и святъ, что на немъ расияли того, кто запрещаетъ клясться, и что присягающій, можетъ-быть, цѣлуетъ, какъ святыню, то самое мѣсто, гдѣ ясно и опредѣленно сказано: не клянитесь никакъ.

Но меня уже не смущала эта смѣлость. Я ясно видѣлъ, что въ ст. 33 по 37 была выражена ясная, опредѣленная, исполнимая третья заповѣдь: не присягай никогда никому ни въ чемъ. Всякая присяга вымогается отъ людей для зла. Вслѣдъ за этой третьей заповѣдью приводится 4-ая ссылка и излагается 4-ая заповѣдь. Мө. V, 38—42. Лук. гл. 6, 29, 30. «Вы слышали, что сказано: око за око и зубъ за зубъ. А Я говорю вамъ: не противься злому. Но кто ударитъ тебя въ правую щеку твою, обрати къ нему и другую. И кто захочетъ судиться съ тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудитъ тебя идти съ нимъ на одно поприще, иди съ нимъ на два. Просящему у тебя дай и отъ хотящаго занять у тебя не отвращайся».

О томъ, какое прямое, опредъленное значение имъютъ эти слова и какъ мы не имъемъ никакого основания перетолковывать ихъ иносказательно, я говорилъ уже. Толкования этихъ словъ, пачиная отъ Іоанна Златоуста и до насъ поистинъ удивительны. Слова эти всъмъ нравятся, и всъ дълаютъ, ио случаю этихъ словъ, всякаго рода глубокомысленныя соображения,

за ноключениемъ одного: что слова эти имфють тоть самый смысль, который они имфють. Церковные толкователи, нисколько не стъсняясь авторитетомъ того, кого они признають Богомъ, преспокойно ограничивають значение Его словь. Они говорять: «Само собой разумъется, что всъ эти заповъди о терпънін обидъ. объ отреченіп отъ возмездія, какъ направленныя собственно противъ іудейской любомстительности, не псключають не только общественных мфръ къ ограниченію зла и накизанію дылающих зло, но и частныхь, личныхъ усилій и заботь каждаго человька о ненарушимости правды, о вразумленіи обидчиковъ, о прекращеніи для злонамъренныхъвозможности вредить другимъ; ибо иначе самые духовные законы Спасителя по-іудейски обратилнеь бы только въ букву, могущую послужить къ успъхамъ зла и подавленію добродътели. Любовь христіанина должна быть подобна любви Божіей, но любовь Божія ограничиваеть и наказываеть зло только въ той мфрф, въ какой оно остается болфе или менфе безвреднымъ для славы Божіей и для спасенія ближняго; въ противномъ случав должно ограничивать и наказывать зло, что особенно возлагается на начальство (Толковое Евангеліе Архим. Михапла, все основанное на толкованіи святыхъ отцовъ). Ученые и свободомыслящіе христіане также не стесняются смысломъ словъ Христа и поправляють его. Они говорять, что это очень возвышенныя изреченія, но лишенныя всякой возможности приложенія къ жизни, ибо приложеніе къ жизни правила непротивленія злу уничтожаеть весь тотъ порядокъ жизни, который мы такъ хорошо устроили: это говоритъ Ренанъ, Штраусъ и всѣ вольнодумные толкователи.

Но стоить отнестись къ словамъ Христа только такъ, какъ мы относимся къ словамъ перваго встрѣчнаго человѣка, который съ нами говоритъ, т.-е. предполагая, что онъ говоритъ то, что говоритъ, чтобы тотчасъ же устранилась пеобходимость всякихъ глубокомысленныхъ соображеній. Христосъ говоритъ: я нахожу, что способъ обезпеченія вашей жизни очень глупъ и дуренъ. Я вамъ предлагаю совсѣмъ другой,

слѣдующій. И Онъ говорить свои слова отъ ст. 38 по 42. Казалось бы, что, прежде чѣмъ поправлять эти слова, надо понять ихъ. А вотъ этого-то никто не хочетъ сдѣлать, впередъ рѣшая, что порядокъ, въ которомъ мы живемъ и который нарушается этими словами, есть священный законъ человѣчества.

Я не считалъ нашу жизнь ни хорошею, ни священною, и потому понялъ эту заповъдь прежде другихъ. И когда я понялъ слова эти такъ, какъ они сказаны, меня поразила ихъ истинность, точность и ясность. Христосъ говоритъ: вы зломъ хотите уничтожить зло. Это неразумно. Чтобы не было зла, не дълайте зла. И потомъ Христосъ перечисляеть всъ случаи, въ которыхъ мы привыкли дълать зло, и говоритъ, что въ этихъ случаяхъ не надо его дълать.

Эта четвертая заповъдь Христа была первая заповъдь, которую я понялъ и которая открыла мнѣ смыслъ всъхъ остальныхъ. Четвертая простая, ясная, исполнимая заповъдь говоритъ: никогда силой не противься злому, насиліемъ не отвъчай на насиліе: быютъ тебя—терпи, отнимають—отдай, заставляютъ работать—работай, хотятъ взять у тебя то, что мы считаемъ своимъ—отдавай.

И вслъдъ за этой 4-й заповъдью слъдуеть 5-ая ссылка и 5-ая заповъдь Мато. V, 43-48. «Вы слышали, что сказано: люби ближняго твоего, и ненавидь врага твоего (Лев. XIX, 17, 18). А Я говорю вамъ: любите враговъ вашихъ, благословляйте проклинающихъ васъ, благотворите ненавидящимъ васъ и молитесь за обижающихъ васъ и гонящихъ васъ, 45. Да будете сынами Отца вашего небеснаго, пбо Онъ повелъваетъ солнцу своему восходить надъ злыми и добрыми и посылаеть дождь на праведныхъ и неправедныхъ, 46. Ибо, если вы будете любить любящихъ васъ, какая вамъ награда? Не то же ли делають и мытари? 47. И если вы привътствуете только братьевъ вашихъ, что особеннаго дълаете? Не такъ же ли поступають и язычники? 48. Итакъ, будьте совершенны, какъ совершененъ Отецъ вашъ небесный».

Стихи эти прежде представлялись мнѣ разъясне-

ніемъ, дополненіемъ и усиленіемъ, скажу даже преувеличеніемъ словъ о непротивленіи злу. Но, найдя простой, приложимый, опредъленный смыслъ каждаго мъста, начинающагося съ ссылки на древній законъ, я предчувствоваль такой же и въ этомъ. Послѣ каждой ссылки была изложена заповъдь, и каждый стихъ заповъди имълъ значение и не могъ быть выкинуть, и здѣсь должпо было быть то же. Послѣднія слова, повторенныя у Луки, о томъ, что Богъ не дълаеть различія между людьми и даеть благо всемь, и что потому и вы должны быть таковы же, какъ Богъ: не дълать различія между людьми и должны не такъ дълать, какъ язычники, а должны всёхъ любить и всёмъ дълать добро одинаково — эти слова были ясны, они представлялись мнъ подтвержденіемь и объясненіемь какого-то яснаго правила, но въ чемъ было это правило, я долго не могъ понять.

Любить враговъ? это было что-то певозможное. Это было одно изъ тѣхъ прекрасныхъ выраженій, на которыя нельзя иначе смотрѣть, какъ на указаніе недостижимаго нравственнаго идеала. Это было слишкомъ много или ничего. Можно не вредить своему врагу, но любить — нельзя. Не могъ Христосъ предписывать невозможное. Кромѣ того, въ самыхъ первыхъ словахъ, въ ссылкѣ на законъ древнихъ: «вамъ сказано: ненавидь врага», было что-то сомнительное. Въ прежнихъ мѣстахъ Христосъ приводитъ дѣйствительныя, подлинныя слова закона Моисея, но здѣсь онъ приводилъ слова, которыя никогда не были сказаны. Онъ какъ будто клевепцетъ на законъ.

Толкованія, какъ п въ прежнихъ моихъ сомнѣніяхъ, ничего не разъяснили мнѣ. Во всѣхъ толкованіяхъ признается, что словъ: «вамъ сказано: ненавидь врага», нѣтъ въ законѣ Моисея, по объясненія этого невѣрно приведеннаго мѣста изъ закона нигдѣ не дается. Говорится о томъ, какъ трудно любить враговъ—злыхъ людей, и большею частью дѣлаются поправки къ словамъ Христа; говорится, что нельзя любить враговъ, а можно не желать и не дѣлать имъ зла. Между прочимъ внушается, что можно и должно обличать, т.-е.

противиться врагамъ; говорится о разныхъ степеняхъ достиженія этой добродѣтели, такъ что по толкованіямъ церкви конечный выводъ тотъ, что Христосъ неизвѣстно зачѣмъ неправильно привелъ слова изъ закона Моисея и наговорилъ много прекрасныхъ, но собственно пустыхъ и неприложимыхъ словъ.

Мнъ казалось, что это не можеть быть такъ. Тутъ должень быть ясный и определенный смысль, такой же, какъ и въ первыхъ четырехъ заповедяхъ. И для того, чтобы понять этотъ смыслъ, я прежде всего постарался понять значение словъ невърной ссылки на законъ: «вамъ сказано: ненавидь враговъ». Не даромъ же Христосъ при каждомъ правилъ приводитъ слова закона: не убей, не прелюбодъйствуй п т. д., п этимъ словамъ противополагаетъ свое учение. Не понявъ того, что Онъ разумълъ подъ словами приводимаго имъ закона, нельзя понять того, что Онъ предписываетъ. Въ толкованіяхъ прямо говорится (да п нельзя этого не сказать), что Онъ приводить такія слова, которыхъ не было въ законъ, но не объясняется, почему Онъ это дълаеть и что значить эта невърная ссылка. Мнъ казалось, что прежде всего надо объяснить, что могъ разумьть Христось, приводя слова, которыхъ не было въ законъ. И я спросилъ себя: что же могуть значить слова, невфрно приведенныя Христомъ изъ закона? Во всъхъ прежнихъ ссылкахъ Христа на законъ приводится только одно постановление древняго закона, какъ: не убей, не прелюбодъйствуй, держи клятвы, зубъ за зубъ... и по случаю этого одного приводимаго постановленія излагается сотв'ятствующее ему ученіе. Здісь же приводится два постановленія, противополагающіяся другь другу: вамъ сказано: люби ближняго и ненавидь врага, такъ что, очевидно, основой новаго закона должно быть самое различие между двумя постановленіями древняго закона относительно ближняго и врага. И чтобы понять яснве, въ чемъ было это различіе, я спросиль себя: что значать слово «ближній» и слово врагь на евангельскомь языкь? И, справившись съ лексиконами и контекстами библіи, я убъдился, что «ближній» на языкъ еврея всегда означаеть только еврся. Такое опредъленіе ближняго дается и въ Евангеліи притчей о самарянинъ. По понятію еврея законпика, спрашнвающаго, кто ближній, са-марянинъ не могъ быть ближнимъ. Такое же опредъленіе ближняго дается и въ Дѣяніяхъ VII, 27. Ближній на евангельскомъ языкъ значить: землякъ, человъкъ, принадлежащій къ одной народности. И потому, предполагая, что противоположение, которое выставляеть Христосъ въ этомъ мѣстѣ, приводя слова закона: вамъ сказано: люби ближняго и ненавидь врага, состоить въ противоположении между землякомъ и чужеземцемъ, спрашиваю себя, что такое врагъ по понятіямъ іудеевъ, и пахожу подтвержденіе своего предположенія. Слово «врагъ» употребляется въ Евангеліяхъ ночти всегда въ смыслѣ враговъ не личныхъ, но общихъ, пародныхъ (Лук. I, 71 — 74, Мө. XXII, 44: Марк. XII, 36; Лук. XX, 43 п др.). Единственное число, въ которомъ употреблено слово «врагъ», въ этихъ стихахъ въ выражения ненавидь врага показываетъ мнъ, что здъсь идетъ ръчь о врагъ народа. Единственное число означаеть совокупность вражескаго народа. Въ Ветхомъ Завътъ понятіе вражескаго народа всегда выражается единственнымъ числомъ.

И какъ только я поняль это, такъ тотчасъ же устранилось то затрудненіе: зачёмь и какимь образомь могь Христосъ, всякій разъ приводя подлинныя слова закона, здёсь вдругъ привести слова, которыя не были сказаны. Стоить только понимать слово врагъ въ смыслъ врага народнаго и - ближняго въ смыслъ земляка, чтобы затрудненія этого вовсе не было. Христосъ говоритъ о томъ, какъ по закону Монсея предписано евреямъ обращаться съ врагомъ народнымъ. Всъ тъ разбросанныя по разнымъ книгамъ ппсапія мъста, въ которыхъ предписывается и угнетать, и убивать, и истреблять другіе народы, Христосъ соединяеть въ одно выраженіе: ненавидѣть—дѣлать зло врагу. И Онъ говорить: вамъ сказано, что надо любить своихъ и ненавидъть врага народнаго; а я говорю вамъ: надо любить всёхъ безъ различія той народности, къ которой они принадлежать. И какъ только я поняль эти слова такъ, какъ тотчасъ устранилось и другое главное затрудненіе: какъ понимать слова: любите враговъ вашихъ. Нельзя любить личныхъ враговъ. Но людей вражескаго народа можно любить точно такъ же, какъ и свопхъ. И для меня стало очевиднымъ, что Христосъ говорить о томъ, что всѣ людп пріучены считать своими ближними людей своего народа, а чужіе народы считать врагами, и что Онъ не велить этого дълать. Онъ говорить: по закону Моисея сдълано различіе между евреемъ и не евреемъ — врагомъ народнымъ, а я говорю вамъ: не надо дълать этого различія. И точно, и по Матеею, и по Лукъ вслъдъ за этимъ правиломъ Онъ говорить, что для Бога всё равны, на всёхъ свътить одно солнце, на всъхъ падаетъ дождь; Богъ не дълаетъ различія между народами и всьмъ дълаеть равное добро; то же должны дълать и люди для всъхъ людей безъ различія пхъ народностей, а не такъ, какъ язычники, раздъляющіе себя на разные народы.

Такъ что опять съ разныхъ сторонъ подтвердилось для меня простое, важное, ясное п ириложимое иониманіе словъ Хрпста. Опять вмѣсто изреченія туманнаго и неопредѣленнаго любомудрія выяснилось ясное, опредѣленное и важное и исполнимое правило: не дѣлать различія между своимъ и чужимъ народомъ и не дѣлать всего того, что вытекаеть изъ этого различія: не враждовать съ чужими народами, не воевать, не участвовать въ войнахъ, не вооружаться для войны, а ко всѣмъ людямъ, какой бы они народности ни были, откоспться такъ же, какъ мы относимся къ своимъ.

Все это было такъ просто, такъ ясно, что мнѣ было удивительно, какъ могъ я сразу не понять этого?

Причина моего непониманія была та же, что п причина непониманія запрещенія судовь п клятвы. Очень трудно понять, что тѣ суды, которые открываются христіанскими молебствіями, благословляются тѣми, которые считають себя блюстителями закона Христа, что эти-то самые суды несовмѣстимы съ исповѣданіемъ Христа и прямо противны Ему. Еще труднѣе догадаться, что та самая клятва, къ которой приводять всѣхъ людей блюстители закона Христа, прямо

запрещена этимъ закономъ, но догадаться, что то, что въ нашей жизни считается не только необходимымъ и естественнымъ, но самымъ прекраснымъ и доблестнымъ-любовь къ отечеству, защита, возвеличение его, борьба съ врагомъ и т. п. - суть не только престуиленія закона Христа, но явное отреченіе отъ него, догадаться, что это такъ—ужасно трудно. Жизнь наша до такой степени удалилась отъ ученія Христа, что самое удаленіе это становится теперь главной иомъкой пониманія его. Мы такъ пропустили мимо ущей и
забыли все то, что Онъ сказаль намъ о нашей жизни о томъ, что не только убивать, но гитваться нельзя на другого человъка, что нельзя защищаться, а надо подставлять щеку, что надо любить враговъ, --что намъ течерь, привыкшимъ называть людей, иосвятившихъ свою жизнь убійству, - христолюбивымъ воинствомъ, привыкшимъ слушать молитвы, обращенныя къ Христу о побъдъ надъ врагами, славу и гордость свою полагающимъ въ убійствъ, возвединить въ нъкотораго рода святыню символь убійства, шпагу, такъ что челов'ькъ безъ этого символа, — безъ ножа, — это осрамленный человъкъ, что намъ теперь кажется, что Христосъ не запретиль войны, что если бы Онъ запрещаль, Онъ бы сказалъ это яснве.

Мы забываемъ то, что Христосъ никакъ не могъ себъ иредставить, чтобы люди, върующіе въ Его ученіе сми-ренія, любви и всеобщаго братства, спокейно и сознательно могли бы учреждать убійство братьевъ.

Христосъ не могъ себъ представить этого, и потому онъ не могъ христіанину запрещать войну, какъ не можеть отецъ, дающій наставленіе своему сыну о томъ, какъ надо жить честно, не обижая никого и отдавая свое другимъ, запрещать ему ръзать людей на большой дорогъ.

То, чтобы нужно было христіанину запрещать убійство, называемое войною, не могъ себѣ представить и ни одинъ апостолъ и ни одинъ ученикъ Христа первыхъ вѣковъ христіанства. Вотъ что говоритъ, напримѣръ, Оригенъ въ своемъ отвѣтѣ Цельзію... Глава 63. Онъ говоритъ: «Цельзій увѣщеваетъ насъ иомогать

всёми нашими силами государю, участвовать въ его законныхъ трудахъ, вооружаться за него, служить подъ его знаменами, если нужно, водить въ сраженіяхъ его войска. На это надо отвътить, что мы при случат нодаемъ помощь царямъ, но, такъ сказать, божественную помощь, потому что мы облечены бронею Бога. Этимъ поведеніемъ мы нодчиняемся голосу апостола: «Умоляю вась прежде всего,—говорить онъ, — молиться, просить и благодарить за всёхъ людей, за царей и за высокихъ въ почестяхъ». Такъ что чемъ набожнее, тъмъ полезнъе бываетъ человъкъ для царей, и польза его болье дыйствительна, чымь польза солдата, который, завербовавшись подъ знамена царя, побиваетъ столько враговъ, сколько можетъ. Кромф того, людямъ, которые, не зная нашей въры, требують оть насъ того, чтобы мы ръзали людей, мы можемъ еще отвъчать то, что и ваши жрецы не оскверняють своихъ рукъ, чтобы вашъ Богъ принялъ пхъ жертвы. То же и мы».

И, кончая эту главу объясненіемъ того, что христіане приносять пользу своею мирною жизнью болье, чьмъ солдаты, Оригенъ говорить: «Итакъ, мы воюемъ лучше, чьмъ кто-нибудь, за спасеніе императора. Правда, что мы не служимъ подъ его знаменами. Мы и и не станемъ служить, если бы даже онъ принуждалъ насъ

къ этому».

Такъ относились къ войнѣ христіане первыхъ вѣковъ, и такъ говорили ихъ учители, обращаясь къ сильнымъ міра, и говорпли такъ въ то время, когда сотнями и тысячами гибли мученики за исповѣданіе

Христовой вѣры.

А теперь? Теперь и вопроса нѣтъ о томъ, можетъ ли христіанинъ участвовать въ войнахъ. Всѣ молодые люди, воспитываемые въ церковномъ законѣ, называемомъ христіанскимъ, каждую осень, когда настанетъ срокъ, идутъ въ воинскія присутствія и съ помощью церковныхъ пастырей отрекаются отъ закона Христа. Только недавно нашелся одинъ крестьянинъ, который на основаніи Евангелія отказался отъ военной службы. Учители церкви внушали крестьянину его заблужденіе, но такъ какъ крестьянинъ повѣрилъ не имъ, но

Христу, то его посадили въ тюрьму и продержали до тъхъ поръ, пока онъ не отрекся отъ Христа. И все это дълается послъ того, какъ намъ, христіанамъ, 1800 лътъ тому назадъ объявлена нашимъ Богомъ заповъдь вполнъ ясная и опредъленная: «не считай людей другихъ народовъ своими врагами, а считай всъхъ людей братьями и ко всъмъ относись такъ же, какъ ты относинься къ людямъ своего народа, и потому не только не убивай тъхъ, которыхъ называещь своими врагами, но люби ихъ и дълай имъ добро».

И, понявъ такимъ образомъ эти столь простыя, определенныя, не подверженныя пикакимъ перетолкованіямъ запов'єди Христа, я спросиль себя: что бы было, если бы христіанскій міръ повіриль въ эти заповеди не въ томъ смысле, что ихъ нужно исть или читать для умилостивленія Бога, а что ихъ нужно исполнять для счастія людей? Что бы было, если бы люди новърили обязательности этихъзаповъдей хоть такъ же твердо, какъ они повърпли тому, что надо каждый день молиться, каждое воскресенье ходить въ церковь, каждую иятницу фсть постное и каждый годъ говфть? Что бы было, еслибы люди повърили въ эти заповъди хоть такъ же, какъ они върять въ церковныя требованія? II я представиль себь все христіанское общество, живущее и воспитывающее молодыя нокольнія въ этихъ заповъдяхъ. Я представилъ себъ, что всъмъ намъ и нашимъ дътямъ съ дътства словомъ и примъромъ внушается не то, что внушается теперь, что человъкъ долженъ соблюдать свое достопнство, отстанвать передъ другими свои права (чего нельзя иначе сделать, какъ унижая и оскорбляя другихъ), а внушается то, что ни одинъ человъкъ не имъетъ никакихъ правъ и нс можеть быть ниже или выше другого; что ниже и позорние всихъ только тотъ, который хочетъ стать выше другихъ; что нѣтъ болѣе унизительнаго для человѣка состоянія, какъ состояніе гнѣва противъ другого человъка; что кажущееся мнъ ничтожество или безуміс человъка не можеть оправдать мой гитвъ противъ него и мой раздоръ съ нимъ. Вмѣсто всего устройства нашей жизни отъ витрины магазиновъ до тсат-

ровъ, романовъ и женскихъ парядовъ, вызывающихъ плотскую похоть, я представиль себф, что всфмъ намъ и нашимъ детямъ внушается словомъ и деломъ, что увеселеніе себя похотливыми книгами, театрами и баламп есть самое подлое увеселеніе, что всякое действіе, пмъющее цълью украшение тъла пли выставление его, есть самый низкій и отвратительный поступокъ. Вмѣсто устройства нашей жизни, при которой считается необходимымъ п хорошимъ, чтобы молодой человъкъ распутничаль до женитьбы, вместо того, чтобы жизнь, разлучающую супруговъ, считать самой естественной, вмъсто узаконенія сословія женщинь, служащихь разврату, вмъсто допусканія и благословленія развода,вмѣсто всего этого я представиль себѣ, что намъ дѣломъ и словомъ внушается, что одинокое безбрачное состояніе человъка, созръвшаго для половыхъ сношеній п не отрекшагося отъ нихъ, есть уродство п позоръ, что покидание человъкомъ той, съ какой онъ сошелся, перемъна ея для другой есть не только такой же неестественный поступокъ, какъ кровосмъщеніе, но есть и жестокій, безчеловъчный поступокь. Вмъсто того, чтобы вся жизнь наша была установлена на насиліп, чтобы каждая радость наша добывалась п ограждалась наспліемъ; вмѣсто того, чтобы каждый изъ насъ былъ наказываемымъ или наказывающимъ съ дътства и до глубокой старости, -я представиль себъ, что всъмъ намъ внушается словомъ и дъломъ. что месть есть самое низкое животное чувство, что насиліе есть не только позорный поступокъ, но поступокъ, лишающій человъка истиннаго счастья что радость жизни есть только та, которую не нужно ограждать наспліемъ, что высшее уваженіе заслуживаеть не тотъ, кто отнимаетъ пли удерживаетъ свое отъ другихъ п кому служатъ другіе, а тотъ, кто больше отдаеть свое и больше служить другимь. Вивсто того, чтобы считать прекраснымъ п законнымъ то, чтобы всякій присягаль и отдаваль все, что у него есть самаго драгоцъннаго, т.-е. всю свою жизнь, въ волю самъ не зная кого, я представилъ себъ, что всъмъ внушается то, что разумная воля человъка есть та высшая святыня, которую человъкъ никому не можеть отдать, и что объщаться съ клятвой кому-нибудь въ чемъ-нибудь есть отречение отъ своего разумнаго существа, есть поруганіе самой высшей святыни. Я представиль себь, что вмъсто тъхъ народныхъ ненавистей, которыя подъ видомъ любви къ отечеству внушаются намъ, вмъсто тъхъ восхваленій убійства-войнъ, которыя съ дътства представляются намъ какъ самые доблестные поступки, я представиль себь, что намь внушается ужась и преэртніе ко встыт тымь дтятельностямь-государственнымь, дипломатическимь, военнымъ, которыя служать разделенію людей, что намъ внушается то, что признание какихъ бы то ни было государствъ, особенныхъ законовъ, границъ, земель, есть признакъ самаго дикаго невѣжсства, что воевать, т.-е. убивать чужихъ, незнакомыхъ людей безъ всякаго повода есть самое ужасное злодъйство, до котораго можеть дойти только заблудшій и развращенный человъкъ, упавшій до степени животнаго. Я представиль себъ, что всъ люди повърили въ это, и спросиль ссбя: что бы тогда было?

Прежде я спрашиваль себя, что будеть изъ исполненія ученія Христа, какъ я понималь его, и невольно отвъчалъ ссбъ: ничего. Мы всъ будемъ молиться, пользоваться благодатью таинствь, вфрить въ искупленіе и спасеніе наше и всего міра Христомъ, и все-таки спасеніс это произойдсть не оть нась, а оттого что придсть время конца міра. Христосъ придеть въ свой срокъ во славъ судить живыхъ и мертвыхъ, и установится царство Бога независимо отъ нашей жизни. Теперь же ученіе Христа, какъ оно представилось мнъ, имъло еще п другое значеніе: установленіе царства Бога на землъ зависило и отъ насъ. Исполнение ученія Христа, выраженнаго въ пяти запов'єдяхъ, установляло это царство Божіе. Царство Бога на земль есть миръ всъхъ людей между собою. Миръ между людьми есть высшес доступное на земль благо людей. Такъ представлялось царство Бога всфмъ пророкамъ еврейскимъ. И такъ оно представлялось и представляется всякому сердцу человъческому. Всъ пророчества объщають миръ людямъ.

Все ученіе Христа состоить въ томъ, чтобы дать царство Бога—миръ людямъ. Въ нагорной проиовѣди, въ бесѣдѣ съ Никодимомъ, въ посланіи учениковъ, во всѣхъ поученіяхъ своихъ Онъ говоритъ только о томъ, что раздѣляетъ людей и мѣшаетъ имъ быть въ мирѣ и войти въ царство Бога. Всѣ иритчи суть только описанія того, что есть царство Бога и что, только любя братьевъ и будучи въ мирѣ съ ними, можно войти въ него. Іоаннъ Креститель, предшественникъ Христа, говоритъ, что приблизилось царство Бога и что Іисусъ Христосъ даетъ его міру.

Христосъ говоритъ, что принесъ миръ на землю. Іоан. XIV, 27. «Миръ оставляю вамъ, миръ Мой даю вамъ, не такъ, какъ міръ даетъ, Я даю вамъ. Да не

смущается сердце ваше и да не устрашается».

И воть эти иять заиовъдей его дъйствительно дають этотъ миръ людямъ. Всъ пять заповъдей имъють только одну эту цъль мира между людьми. Стоитъ людямъ повърить ученію Христа и исиолнять его, и миръ будетъ на землъ, и миръ не такой, какой устраивается людьми, временный, случайный, частвый, но

миръ общій, ненарушимый, въчный.

Первая заповъдь говорить: Будь въ миръ со всѣми, не иозволяй себъ считать другого человъка ничтожнымъ или безумнымъ (Мө. V, 22). Если нарушенъ миръ, то всѣ силы употребляй на то, чтобы возстановить его. Служеніе Богу есть уничтоженіе вражды (Мө. V, 23—24). Мирись ири малъйшемъ раздоръ, чтобы не иотерять истинной жизни. Въ этой заповъди сказано все; но Христосъ иредвидить соблазны міра, нарушающіе миръ между людьми, и даетъ вторую заповъдь противъ соблазна иоловыхъ отношеній, нарушающаго миръ. Не смотри на красоту плотскую, какъ на иотъху, впередъ избъгай этого соблазна (28—30); бери мужъ одну жену, и жена одного мужа, и не покидайте другь друга ни иодъ какимъ предлогомъ (32). Другой соблазнъ—это клятвы, вводящія людей въ

грѣхъ. Знай впередъ, что это зло, и не давай никакихъ обѣтовъ (34—37). Третій соблазнъ—это месть, называющаяся человѣческимъ правосудіемъ; не мсти и не отговаривайся тѣмъ, что тебя обидятъ—неси обиды, а не дѣлай зла за зло (38—42). Четвертый соблазнъ—это различіе народовъ—вражда племенъ и государствъ. Знай, что всѣ люди—братья и сыны одного Бога, и не нарушай мира ни съ кѣмъ во имя народныхъ цѣлей (43—48). Не исполнятъ люди одну изъ этихъ заповѣдей—мпръ будетъ нарушенъ. Исполнятъ люди всѣ заповѣдп—и царство мира будетъ на землѣ. Заповѣдп псключаютъ все зло изъ жизни людей.

При исполненіи этихъ заповъдей жизнь людей будеть то, чего ищеть и желаеть всякое сердце человъческое. Всъ люди будутъ братья, и всякій будеть всегда въ миръ съ другими, наслаждаясь всъми благами міра готъ срокъ жизни, который удъленъ ему Богомъ. Перекують люди мечи на орала и конья на серпы. Будетъ то царство Бога, царство мира, которое объщали всъ пророки и которое близилось при Іоаннъ Крестителъ и которое возвъщалъ и возвъстилъ Христосъ, говоря словами Исаіи: «Духъ Господень на Мнъ, ибо Онъ помазалъ Меня благовъствовать пищимъ и послалъ Меня исцълять сокрушенныхъ сердцемъ, проповъдывать плъннымъ освобожденіе, слъпымъ прозръніе, отнустить измученныхъ на свободу, проповъдывать лъто Господне благопріятное» (Лук. IV, 18—19. Исаіи 61, 1—2).

Заповъди мира, данныя Хрпстомъ, простыя, ясныя, предвидящія всъ случан раздора и предотвращающій его, открывають это царство Бога на землъ. Сталобыть, Христосъ точно Мессія. Онъ исполниль объщанное. Мы только не исполняемъ того, чего въчно желали всъ люди, —того, о чемъ мы молились п молимся.

## VII.

Отчего же люди не делають того, что Христось сказаль имъ и что даеть имъ высшее доступное человеку благо, чего они вечно желали и желають? И со

всѣхъ сторонъ я слышу одинъ, разными словами выражаемый, одинъ и тотъ же отвѣтъ: «Ученіе Христа очень хорошо, и правда, что при исполненіи его установилось бы царство Бога на землѣ, но оно трудно п потому непсполнимо».

Ученіе Хрпста о томъ, какъ должны жить люди, божественно хорошо и даеть благо людямъ, но людямъ трудно исполнить его. Мы такъ часто повторяемъ и слышимъ это, что намъ не бросается въ глаза то про-

тиворъчіе, которое находится въ этихъ словахъ.

Человъческой природъ свойственно дълать то, что лучше. И всякое учение о жизни людей есть только учение о томъ, что лучше для людей. Если людямъ показано, что имъ лучше дълать, то какъ же они могутъ говорить, что они желаютъ дълать то, что лучше, но не могутъ? Люди не могутъ дълать только то, что хуже, а не могутъ не дълать того, что лучше.

Разумная дъятельность человъка съ тъхъ поръ, какъ есть человъкъ, направлена къ тому, чтобы найти, что лучше изъ тъхъ протпворъчій, которыми наполнена жизнь и отдъльнаго человъка, и всъхъ людей вмъстъ.

Люди дерутся за землю, за предметы, которые имъ нужны, и потомъ доходять до того, что дѣлятъ все и называютъ это собственностью: они находять, что хотя и трудно учредить это, но такъ лучше, и держатся собственности; люди дерутся за женъ, бросаютъ дѣтей, потомъ находятъ, что лучше, чтобы у каждаго была своя семья, и, хотя очень трудно питать семью, люди держатся собственности, семьи и многаго другого. И какъ только люди нашли, что такъ лучше, то какъ бы это трудно ни было, такъ и дѣлаютъ. Что же такое значитъ, что мы говоримъ: ученіе Христа прекрасно, жизнь по ученію Христа лучше, чѣмъ та, которою мы живемъ; но мы не можемъ жить такъ, чтобы было лучше, потому что это «трудно».

Если это слово «трудно» понимать такъ, что трудно жертвовать мгновеннымъ удовлетвореніемъ своей похоти большему благу, то почему же мы не говоримъ, что трудно пахать для того, чтобы былъ хлѣбъ, сажать яблони, чтобы были яблоки? То, что надо пере-

носить трудности для достиженія большаго блага, это знаеть всякое существо, одаренное первымь зачаткомь разума. И вдругь оказывается, что мы говоримь, что ученіе Христа прекрасно, но что оно неисполнимо, потому что трудно. Трудно же потому, что, слѣдуя ему, мы должны лишаться того, чего мы прежде не лишались. Мы какъ будто никогда не слыхали того, что выгоднѣе иногда потерпѣть и лишиться, чѣмъ ничего не терпѣть и удовлетворять всегда свою похоть.

Человѣкъ можетъ быть животнымъ, и никто не станетъ упрекать его въ томъ; но человѣкъ не можетъ разсуждать о томъ, что онъ хочетъ быть животнымъ. Какъ только онъ разсуждаеть, то онъ сознаетъ себя разумнымъ, и, сознавая себя разумнымъ, онъ не можетъ не признавать того, что разумно, и того, что неразумно. Разумъ ничего не приказываетъ; онъ только освѣщаетъ.

Я въ темнотъ избилъ руки и колъца, отыскивая дверь. Вошелъ человъкъ со свътомъ, и я увидалъ дверь. Я не могу уже биться въ стъну, когда я вижу дверь, и еще менъе могу утверждать, что я вижу дверь, нахожу, что лучше пройти въ дверь, но что это трудно, и потому я хочу продолжать биться колънками объ стъну.

Въ этомъ удивительномъ разсужденіи: христіанское ученіе хорошо и даетъ благо міру; но люди слабы, люди дурны и хотятъ дѣлать лучше, а дѣлаютъ хуже, и потому не могутъ дѣлать лучше, — есть очевидное недоразумѣніе.

Тутъ, очевидно, не оппибка разсужденія, а что-нибудь другое. Тутъ, должно быть, какое-нибудь ложное представленіе. Только ложное представленіе о томъ, что есть то, чего нѣтъ, и нѣтъ того, что есть, можетъ привести людей къ такому странному отрицанію исполнимости того, что по ихъ признанію даетъ имъ благо.

Ложное представленіе, приведшее къ этому, есть то, что называется догматическою христіанскою вѣрой,—тою самою, которой съ дѣтства учатъ всѣхъ исповѣдающихъ церковную христіанскую вѣру по разнымъ православнымъ, католическимъ и протестантскимъ катехизисамъ.

Вѣра эта но опредѣленію же вѣрующихъ есть признаніе существующимъ того, что кажется (это сказано у Павла и повторяется во всѣхъ богословіяхъ и катехизисахъ, какъ лучшее опредѣленіе вѣры). И вотъ этото признаніе существующимъ того, что кажется, и привело людей къ такому странному утвержденію того, что ученіе Христа хорошо для людей, но не годится для людей.

Ученіе этой вѣры въ самомъ точномъ его выраженіи такое: личный Богъ, существующій вѣчно, одинъ въ трехъ лицахъ, вдругъ вздумалъ сотворить міръ духовъ. Богъ благой сотворилъ этотъ міръ духовъ для ихъ блага; но случилось, что одинъ изъ духовъ сдѣлался самъ злымъ и нотому несчастнымъ. Прошло много времени, и Богъ сотворилъ другой міръ, вещественный, и человѣка тоже для его блага. Богъ сотворилъ человѣка блаженнымъ, безсмертнымъ и безгрѣшнымъ. Блаженство человѣка состояло въ пользованіи благомъ жизни безъ труда; безсмертіе его состояло въ томъ, что онъ всегда долженъ былъ такъ жить; безгрѣшность его состояла въ томъ, что онъ не зналъ зла.

Человъкъ этотъ въ раю былъ соблазненъ тъмъ духомъ перваго творенія, который самъ собою сдѣлался злымъ, и человъкъ съ тѣхъ поръ палъ, и стали рождаться такіе же падшіе люди, и съ тѣхъ поръ люди стали работать, больть, страдать, умирать, бороться тѣлесно и духовно, т.-е. воображаемый человѣкъ сдѣлался дѣйствительнымъ, такимъ, какимъ мы его знаемъ и котораго не можемъ и не имѣемъ права и основанія вообразить себѣ инымъ. Состояніе человѣка трудящагося, страдающаго, избирающаго добро и избѣгающаго зла и умирающаго, то, которое есть и помимо котораго мы не можемъ себѣ ничего представить, по ученію этой вѣры не есть настоящее положеніе человѣка, а есть несвойственное ему, случайное, временное положеніе.

Несмотря на то, что состояніе это продолжалось для всёхъ людей по этому ученію отъ изгнанія Адама изъ рая, т.-е. отъ начала міра до рожденія Христа, и точно такъ же продолжается и послѣ для всѣхъ лю-

дей, върующіе должны воображать, что это есть толь-ко случайное, временное состояніе. По этому ученію сынъ Бога-самъ Богъ, второе лицо Тропцы, -посланъ Богомъ на землю въ образъ человъка затъмъ, чтобы спасти людей отъ этого несвойственнаго имъ, случайпаго, временнаго состоянія, снять съ нихъ всв проклятія, наложенныя на пихъ темъ же Богомъ за грехъ Адама, и возстановить ихъ въ ихъ прежнемъ естественномъ состояніи блаженства, т.-е. безбользненности, безсмертія, безгръшности и праздности. Второе лицо Троицы, Христосъ, по этому ученію темъ, что люди Его казнили, этимъ самымъ искупилъ гръхъ Адама и прекратиль это неестественное состояние человъка, продолжавшееся отъ начала міра. И съ тѣхъ поръ человъкъ, повърившій въ Христа, сталъ опять такимъ же, какимъ онъ былъ въ раю, т.-е. безсмертнымъ, неболъющимъ, безгръшнымъ и празднымъ.

На той части осуществленія искупленія, вслѣдствіе которой послѣ Христа земля для вѣрующихъ уже стала рождать вездѣ безъ труда, болѣзни прекратились и чада стали родиться у матерей безъ страданій,—ученіе это не очень останавливается, потому что тѣмъ, которымъ тяжело работать и больно страдать, какъ бы они ни вѣрили, трудно внушить, что не трудно работать и не больно страдать. Но та часть ученія, по которой смерти и грѣха уже нѣтъ, утверждается съ особенной силой.

Утверждается, что мертвые продолжають быть живы. И такъ какъ мертвые никакъ пе могутъ ни подтвердить того, что опи умерли, ни того, что они живы, такъ же какъ камень не можетъ подтвердить того, что онъ можетъ или не можетъ говорить, то это отсутствіе отрицанія принимается за доказательство и утверждается, что люди, которые умерли, не умерли. И еще съ большей торжественностью и увѣренностью утверждается то, что послѣ Христа вѣрою въ него человѣкъ освобождается отъ грѣха, т.е., что человѣкъ послѣ Христа не нужно уже разумомъ освѣщать свою жизнь и язбирать то, что для него лучше. Ему нужно вѣрить только, что Христосъ искупилъ его отъ грѣха, и тогда

онъ всегда безгръшенъ, т.-е. совершенно хорошъ. По этому ученію люди должны воображать, что въ нихъ разумъ безсиленъ и что потому-то они и безгръшны, т.-е. не могутъ ошибаться.

Истинно върующій долженъ воображать, что со времени Христа земля родить безъ труда, дъти родятся безъ мукъ, бользней нътъ, смерти нътъ и гръха, т.-е. ошибокъ нътъ, т.-е. нътъ того, что есть, и что есть то, чего нътъ.

Такъ говорить строго-логическая богословская теорія. Ученіе это само по себѣ кажется невинно. Но отступленіе отъ истины никогда не бываеть невинно и влечеть за собой свои послѣдствія, и тѣмъ болѣе значительныя, чѣмъ значительнѣе тотъ предметь, о которомъ говорится неправда. Здѣсь же предметъ, о которомъ говорится неправда, есть вся жизнь человѣческая.

То, что по этому ученю называется истинною жизнью, есть жизнь личная, блаженная, безгрфшная и вфчная. т.-е. такая, какую никто никогда не зналь и которой нфть. Жизнь же та, которая есть, которую мы одну знаемъ, которою мы живемъ, которою жило и живеть все человфчество, есть по этому ученю жизнь падшая, дурная, есть только образчикъ той корошей жизни, которая намъ слфдуетъ.

Та борьба между стремленіемъ къ жизни животной и жизни разумной, которая лежить въ душѣ каждаго человѣка и составляетъ сущностъ жизни каждаго, по этому ученію совершенно устраняется. Борьба эта переносится въ событіе, совершившееся въ раю съ Адамомъ при сотвореніи міра. И вопросъ о томъ: ѣсть ли мнѣ или не ѣсть тѣ яблоки, которые соблазняютъ меня, не существуетъ для человѣка по этому ученію. Вопросъ этотъ разъ навсегда рѣшенъ въ раю Адамомъ въ отрицательномъ смыслѣ. Адамъ за меня согрѣшилъ, т.е. ошибся, и всѣ люди, всѣ мы безвозвратно пали, и всѣ наши усилія жить разумно безполезны и даже безбожны. Я дуренъ непоправимо и долженъ знать это. И спасеніе мое не въ томъ, что я разумомъ могу освѣтить свою жизнь и, узнавъ коро-

шее и дурное, дѣлать то, что лучше. Нѣтъ. Адамъ разъ навсегда за меня сдѣлалъ дурно, и Христосъ разъ навсегда поправилъ это дурное, сдѣланное Адамомъ, и потому я долженъ, какъ зритель, сокрушаться о паденіи Адама и радоваться о спасеніи Христомъ.

Вся же та любовь къ добру и истинъ, которая лежить въ душъ человъка, всъ усилія его освътить разумомъ явленія жизни, вся моя духовная жизнь — все это не только не важно по этому ученію, но это есть прелесть или гордость.

Жизнь, какая есть здѣсь, на земль, со всѣми ел радостями, красотами, со всею борьбой разума противъ тьмы,—-жизнь всѣхъ людей, жившихъ до меня, вся моя жизнь съ моей впутренней борьбой и побъдами разума есть жизнь не истинная, а жизнь павшая, безнадежно испорченная: жизпь же истинная, безгрѣшная— въ вѣрѣ, т. - е. въ воображеніи, т. - е. въ сумасшествіп.

Пусть человѣкъ, отрѣшившись отъ привычки, взятой съ дѣтства допускать все это, постарается взглянуть просто, прямо на это ученіе, пусть онъ перснесется мыслью въ свѣжаго человѣка, воспитаннаго виѣ этого ученія, и представитъ себѣ, какимъ покажется это ученіе такому человѣку? Вѣдь это полное сумасшествіе!

И какъ ни странно и ни страшно это думать, я не могъ не признать этого, нотому что это одно объясляло мнѣ то удивительнос, противорѣчивое, безсмысленное возраженіе, которое я слышу со всѣхъ сторонъ противъ неполнимости ученія Христа: оно хорошо и дасть счастье людямь, но люди не могуть исполнять его.

Только представление существующимъ того, что не существуетъ, и несуществущимъ того, что существуетъ могло привести къ этому удивительному противоръчію. И такое ложное представленіс я нашелъ въ проповъдываемой 1500 лътъ псевдо-христіанской въръ.

Но возраженіе противъ ученія Христа о томъ, что опо хорошо, но неисполнимо, дѣлаютъ не одип вѣрующіе, его дѣлаютъ и невѣрующіе, такіе люди, которые не вѣрятъ или думаютъ, что не вѣрятъ въ догорые

матъ грѣхопаденія и искупленія. Возраженіе противъ ученія Христа, состоящее въ его неисполнимости, дълають люди науки, философы, вообще люди образованные и считающие себя совершенно свободными отъ всякихъ суевърій, они не върять или думають, что не върятъ ни во что, и потому считаютъ себя свободными отъ суевърія гръхопаденія и искупленія. И мнъ такъ казалось это сначала. Мнв тоже такъ казалось, что этп ученые люди пмѣють другія основанія для отрицанія исполнимости ученія Христа. Но, вникнувъ глубже въ основы ихъ отрицанія, я убъдился, что у невфрующихъ то же ложное представление о томъ, что наша жизнь не есть то, что есть, а то, что имъ кажется, и что представление это зиждется на той же основъ, какъ и представление върующихъ. Признающіе себя невърующими, правда, не върують ни въ Бога, ни въ Христа, ни въ Адама; но въ основное ложное представленіе о правахъ человѣка на блаженную жизпь, на которомъ зиждется все, въ него они въруютъ такъ же и еще тверже, чъмъ богословы.

Какъ ни храбрись привилегированная наука съ философіей, увѣряя, что опа рѣшительница и руководительница умовъ, она не руководительница, а слуга. Міросозерцаніе всегда дано ей готовое религіей, и наука только работаетъ на пути, указанномъ ей религіей. Религія открываетъ смыслъ жизни людей, а наука прилагаетъ этотъ смыслъ къ различнымъ сторонамъ жизни. И потому, если религія даетъ ложный смыслъ жизни, то наука, воспитанная въ этомъ религіозномъ міросозерцаніи, будетъ съ разныхъ сторонъ прикладывать этотъ ложный смыслъ къ жизни людей. Вотъ это-то и случилось съ пашею европейско-христіанскою наукой и философіей.

Церковное ученіе дало основной смыслъ жизни людей въ томъ, что человѣкъ имѣетъ право на блаженную жизнь и что блаженство это достигается не усиліями человѣка, а чѣмъ-то внѣшнимъ, и это міросоверцаніе и стало основой всей нашей науки и философіи.

Религія, наука, общественное мивніе, всв въ одинъ

голосъ говорять, что дурна та жизнь, которую мы ведемъ, но что ученіе о томъ, какъ самимъ стараться быть лучше и этимъ сдѣлать и самую жизнь лучше, ученіе это неисполнимо.

Ученіс Христа въ смыслѣ улучшенія жизни людей своими разумными силами неисполнимо потому, что Адамъ палъ и міръ лежитъ во злѣ,—говоритъ религія.

Ученіе это неисполнимо потому, что жизнь человъческая совершается по извъстнымъ, независимымъ отъ воли чсловъка законамъ, — говоритъ наша философія. Философія и вся наука только другими словами говоритъ совершенно то же, что говоритъ религія догматомъ первороднаго грѣха и искупленія.

Въ ученіп искупленія два основныя положенія, на которыя все оппрается: 1) законная жизнь человѣческая ссть жизнь блаженная, жизнь же мірекая здѣсь ссть жизнь дурная, непоправимая успліями человѣка и 2) спасеціе отъ этой жизни—въ вѣрѣ.

Эти два положенія стали основой міросозерцанія и върующихъ и невърующихъ нашего псевдо-христіанскаго общества. Изъ второго положенія вытекла церковь съ ея учрежденіями. Изъ перваго вытекастъ наше общественное мнѣніс и наши философскія и политическія теоріи.

Всѣ философскія и политическія тсоріп, оправдывающія существующій порядокъ, гегельянизмъ и сго дѣти зиждутся на этомъ положеніи. Псесимизмъ, требующій отъ жизни того, что она не можстъ дать, и потому отрицающій жизнь. вытекаетъ изъ него же.

Матеріализмъ съ сго удивительнымъ восторженнымъ утвержденіемъ, что человѣкъ есть процессъ и больше ничего, есть законное дѣтище этого ученія, нризнавшаго, что жизнь здѣшняя есть жизнь падшая. Спиритизмъ съ его учеными послѣдователями есть лучшес доказательство того, что научное и философское воззрѣніе не свободно, а основано на религіозномъ ученіп о блаженной вѣчной жизни, свойственной человѣку.

Извращение смысла жизни извратило всю разумную дъятельность человъка. Догматъ паденія и искупленія человъка заслониль отъ людей самую важ-

ную и законную область дѣятельности человѣка и исключилъ изъ всей области знанія человѣческаго знаніе того, что долженъ дѣлать человѣкъ, чтобы ему самому быть счастливѣе и лучше. Наука и философія, воображая, что онѣ дѣйствуютъ враждебно исевдохристіанству, гордясь этимъ, только работаютъ на него. Наука и философія трактуютъ обо всемъ, о чемъ хотите, но только не о томъ, какъ человѣку самому быть и жить лучше. То, что называется этикой—нравственнымъ ученіемъ, совершенно исчезло въ нашемъ исевдо-христіанскомъ обществѣ.

И върующіе и невърующіе одинаково не сирашивають себя о томъ, какъ надо жить и какъ употребить тотъ разумъ, который данъ намъ, а спрашивають себя: отчего жизнь наша людская не такая, какою мы себъ ее вообразили, и когда она сдълается такою, какой намъ хочется?

Только благодаря этому ложному ученію, всосавшемуся въ плоть и кровь нашихъ покольній, могло случиться то удивительное явленіе, что человькъ точно выплюнулъ то яблоко познанія добра и зла, которое онъ, по преданію, съвлъ въ раю, и, забывъ то, что вся исторія человька только въ томъ, чтобы разрышать противорьчія разумной и животной природы, сталь употреблять свой разумъ на то, чтобы находить законы историческіе одной своей животной природы. Религіозныя и философскія ученія всъхъ народовъ

Религіозныя и философскія ученія всёхъ народовъ за исключеніемъ философскихъ ученій псевдо-христіанскаго міра, всё, которыя мы знаемъ: іуданзмъ, конфуціанство, буддизмъ, браманизмъ, греческая мудрость,—всё ученія имёютъ цёлью устройство жизни людской и уясненіе людямъ того, какъ каждый долженъ стремиться къ тому, чтобы быть и жить лучше. Все конфуціанство — въ личномъ совершенствованіи, іудаизмъ—въ личномъ слёдованіи каждаго завёту съ Богомъ, буддизмъ—въ ученіи о томъ, какъ каждому спастись отъ зла жизни. Сократъ училъ личному совершенствованію во имя разума, стоики разумную свободу признаютъ единой основой истинной жизни.

Вся разумная дъятельность человъка не могла не

быть и всегда была въ одномъ — въ освъщеніи разумомъ стремленія къ благу. Свобода воли, — говорить наша философія, — есть иллюзія, и очень гордится смълостью этого утвержденія. Но свобода воли есть не только иллюзія—это есть слово, не имъющее никакого значенія. Это слово выдуманное богословами и криминалистами, и опровергать это слово — бороться съ мельницами. Но разумъ, тотъ, который освъщаеть нашу жизнь и заставляеть насъ измънять наши поступки, есть не иллюзія, и его-то ужъ никакъ нельзя отрицать. Слъдованіе разуму для достиженія блага—въ этомъ было всегда ученіе всъхъ истинныхъ учителей человъчества, и въ этомъ все ученіе Христа, и его-то, т.-е. разумъ, отрицать разумомъ уже никакъ нельзя.

Ученіе Христа есть ученіе о сынѣ человѣческомъ, общемъ всѣмъ людямъ, т.-е. объ общемъ всѣмъ людямъ разумѣ, освѣщающемъ человѣка въ этомъ стремленіи. (Доказывать, что сынъ человѣческій значитъ сынъ человѣческій, совершенно излишне. Для того, чтобы подъ сыномъ человѣческимъ разумѣть что-нибудь другое, а не то, что значатъ слова, надо доказать то, что Христосъ умышленно употреблялъ для обозначенія того, что Онъ хотѣлъ сказать, слова, имѣющія совсѣмъ другое значеніе. Но если даже, какъ это хочетъ церковь, сынъ человѣческій значитъ сынъ Божій, то и тогда сынъ человѣческій значитъ тоже человѣкъ по своей сущности, потому что сынами Божьими Христосъ называетъ всѣхъ людей.)

Ученіе Христа о сынѣ человѣческомъ — сыпѣ Бога, составляющее основу всѣхъ Евангелій, яснѣе всего выражено въ Его бесѣдѣ съ Никодимомъ. Каждый человѣкъ, — говоритъ Онъ, — кромѣ сознанія своей плотской личной жизни, происшедшей отъ мужского отца въ утробѣ плотской матери, не можетъ не сознавать свое рожденіе свыше (Іоан. III, 5, 6, 7). То, что человѣкъ сознаетъ въ себѣ свободнымъ, это-то и есть то, что рождено отъ безконечнаго, отъ того, что мы называемъ Богомъ (11—14). Это-то рожденное отъ Бога, этого

сына Бога въ человъкъ, мы должны возвысить въ себъ для того, чтобы получить жизнь истинную (14—17). Сынъ человъческій есть сынъ Бога однородный (а не единородный). Тотъ, кто возвысить въ себъ этого сына Бога надъ всъмъ остальнымъ, кто новъритъ, что жизнь только въ немъ, тотъ не будетъ въ раздъленіи съ жизнью. Раздъленіе съ жизнью происходитъ только отъ того, что люди не върятъ въ свътъ, который есть въ нихъ (18—21). (Тотъ свътъ, о которомъ сказано въ Евангеліи Іоанна, что въ немъ жизнь и что жизнь есть свътъ людей).

Христось училь тому, чтобы надь всёмь возвысить сына человёческаго, который есть сынь Бога и свёть людей. Онь говорить: Когда возвысите (вознесете, возвеличите) сына человёческаго, вы узнаете, что Я ничего не говорю оть себя лично. Іоан. XII, 32, 44, 49. Евреп не понимають Его ученія и спрашивають: кто этоть сынь человёческій, котораго надо возвысить? Іоан. XII, 34. И на этоть вопрось Онь отвёчаеть (Іоан. XII, 35): «Еще на малое время свёть во вась ") ссть. Ходите, пока есть свёть, чтобы тьма не объяда вась. Тоть, кто ходить во тьмё, не знаеть, куда идеть». На вопрось, что значить: возвысить сына человёческаго, Христось отвёчаеть: жить въ томъ свёть, который есть въ людяхь.

Сынъ человъческій, но отвъту Христа, — это свъть, въ которомъ люди должны ходить, нока есть свъть въ нихъ.

Лука XI, 35. Смотри, не сдълался ли свъть, находящійся въ тебъ, тьмою?

Мө. VI, 23. Если свътъ, который въ тебъ, тьма, то какова же тьма? — говоритъ Онъ, ноучая всъхъ людей.

Прежде и послів Христа люди говорили то же самое: то, что въ человінні живеть божественный світь, со-шедшій съ неба, и світь этоть есть разумъ, — и что ему одному надо служить и въ немъ одномъ искать

<sup>\*)</sup> Во всёхъ перковныхъ переводахъ въ этомъ мёстё сдёланъ умышленно ложный переводъ: вмёсто словъ въ васъ, ѐу бийу, вездё, гдё встрёчаются эти слова, стоить: съ вами.

благо. Это говорили и учители браминовъ, и пророки еврейскіе, и Конфуцій, и Сократъ, и Маркъ Аврелій, и Эпиктетъ, и всѣ истинные мудрецы, не составители философскихъ теорій, а тѣ люди, которые искали истины для блага своего и всѣхъ людей \*).

И вдругъ мы по догмату искупленія призпали, что объ этомъ-то свъть въ человъкъ говорить и думать вовсе и не нужно. Надо думать, говорять върующіе, о томъ, какое естество у какого лица Троицы, какія таинства надо и не надо совершать, потому что снасеніе людей произойдеть не отъ нашихъ усилій, а отъ Троицы и отъ правильнаго совершенія таинствъ. Надо думать, говорять невърующіе, о томъ, по какимъ законамъ совершаеть движенія безконечно малая частица матеріи въ безконечномъ пространствъ въ безконечное время; но о томъ, чего для его блага требуетъ разумъ человъка, объ этомъ думать не надо, потому что улучшеніе состоянія человъка произойдеть не отъ него, а оть общихъ законовъ, которые мы откроемъ.

Я убъжденъ, что черезъ нъсколько въковъ исторія такъ называемой научной дъятельности нашихъ прославляемыхъ послъднихъ въковъ европейскаго человъчества будетъ составлять неистощимый предметъ смъха и жалости будущихъ покольній. Нъсколько въковъ ученые люди западной малой части большого материка находились въ повальномъ сумасшествіи, воображая, что имъ принадлежитъ въчная блаженная жизнь, и занимались всякаго рода элукубраціями о томъ, какъ,

<sup>\*)</sup> Маркъ Аврелій говоритъ: "Почитай то, что могуществениъс вссго въ мірѣ, то, что пользуется всѣмъ и всѣмъ управляетъ. Почитай тоже то, что могущественио иъ тсбѣ. Оно подобно первому, потому что оно пользуется тѣмъ. что есть въ тебѣ, и управляетъ твоей жизнью".

Эпиктетъ говоритъ: "Богъ посъялъ съмя Свос не только въ моего отца и дъда, но и во всъ существа, живущія ва землъ, въ особсиности въ разумныя, потому что они одии входятъ въ сношеніе съ Богомъ черезъ разумъ, которымъ они соединены съ нимъ".

рь книгъ Коифуція сказано: "Законъ великой науки въ томъ, чтобы развивать и возстановлять начало свъта разума, которое мы получили съ неба". Это положеніе повторяется иссколько разъ и служить основой ученія Кепфуція.

по какимъ законамъ наступитъ для нихъ эта жизнь; сами же ничего не дѣлали и не думали никогда ничего о томъ, какъ сдѣлать эту свою жизнь лучше. И что будетъ представляться еще трогательнѣе будущему историку—это то, что онъ найдетъ, что у людей этихъ былъ учитель, ясно, опредѣленно указавшій имъ, что имъ должно дѣлать, чтобы жить счастливѣе, и что слова этого учителя были объяснены одними такъ, что онъ на облакахъ придетъ все устроить, а другими такъ, что слова этого учителя прекрасны, но неисполнимы, потому что жизнь человѣческая не такая, какую бы мы хотѣли, и нотому не стоитъ ею заниматься, а разумъ человѣческій долженъ быть наиравленъ на изученіе законовъ этой жизни безъ всякаго отношенія ко благу человѣка.

Церковь говорить: ученіе Христа непсполнимо потому, что жизнь здѣшняя есть образчикъ жизни настоящей; она хороша быть не можеть, она вся есть зло. Наилучшее средство прожить эту жизнь состоить вътомъ, чтобы презирать ее и жить вѣрою, т.-е. воображеніемъ въ жизнь будущую, блаженную, вѣчную; а здѣсь жить, какъ живется, и молиться.

Философія, наука, общественное мивніе говорять: ученіе Христа неисполнимо потому, что жизнь человіжа зависить не отъ того світа разума, которымь онъ можеть освітить самую эту жизнь, а отъ общихъ законовь, и нотому не надо освіщать эту жизнь разумомъ и жить согласно съ нимъ, а надо жить, какъ живется, твердо віруя, что по законамъ прогресса историческаго, соціологическаго и другимъ нослітого, какъ мы очень долго будемъ жить дурно, наша жизнь сділается сама собой очень хорошей.

Приходять люди во дворь, находять въ этомъ дворѣ все, что нужно для ихъ жизни: домъ со всею утварью, амбары, нолные хлѣбомъ, ногреба, нодвалы со всѣми запасами; на дворѣ — орудія земледѣльческія, снасть, сбруя, лошади, коровы, овцы, нолное хозяйство—все, что нужно для довольной жизни. Люди съ разныхъ сторонъ приходятъ въ этотъ дворъ и начинаютъ пользоваться всѣмъ тѣмъ, что они находятъ туть, каждый

только для себя, не думая ничего оставлять ни тѣмъ, которые теперь съ ними въ домѣ, ни тѣмъ, которые придутъ послѣ. Каждый хочетъ все для себя. Каждый торонится воспользоваться, чѣмъ можетъ, и начинается истребленіе всего — борьба, драка за предметы обладанія: корову молочную, нестриженныхъ овецъ, котныхъ бьютъ на мясо; станками и телѣгами тонятъ иечи, дерутся за молоко, за зерно, проливаютъ и просыпаютъ и губятъ больше, чѣмъ пользуются. Никто спокойно не съѣстъ куска, ѣстъ и огрызается; приходитъ сильнѣйшій и отнимаетъ, а у того отнимаетъ другой.

Намучившись, избитые голодные люди уходять изъ двора. Опять хозяинъ приготовляетъ все во дворъ такъ, чтобы люди могли спокойно жить въ немъ. Опять дворъполная чаша, опять приходять прохожіе, и опять свалка, драка, все идеть тунью, и опять измученные, избитые п озлобленные люди выходять вонь, ругаясь и злобясь и на товарищей, п на хозяина, что онъ плохо и мало заготовиль. Опять добрый хозяннь учреждаеть дворъ такъ, чтобы могли жить въ немъ люди, и опять то же, и опять, и опять, и опять. И воть въ одинъ изъ новыхъ приходовъ людей находится учитель, когорый говорить другимь: братцы! мы не то делаемь. Смотрите, сколько добра во дворф, какъ все хозяйственно устроено! На всъхъ насъ хватитъ и останется тъмъ, которые послё насъ придуть, только давайте съ умомъ жить. Не будемъ другъ у дружки отнимать, а будемъ помогать другь другу. Станемъ съять, пахать, скотину водить, и всемъ хорошо будеть жить. И воть случилось, что кое-кто поняль, что говориль учитель, п стали эти понявшіе такъ ділать: перестали драться, отнимать другъ у дружки и стали работать. Но остальные, которые или не слыхали рѣчей учителя, или и слышали, да не върпли имъ, не дълали но словамъ человъка, а попрежнему дрались и губили хозяйское добро и уходили. Приходили другіе, и было то же самое. Тѣ, которые послушали учителя, говорили все свое: не деритесь, не губите хозяйское добро, вамъ лучше будеть. Дълайте, какъ сказалъ учитель. Но все еще было много такихъ, которые не слыхали и не върили, и дѣло шло долго все по-старому. Все это понятно и такъ точно могло быть, пока люди не вѣрили
тому, что говориль учитель. Но вотъ, разсказываютъ,
что пришло время, всѣ услыхали во дворѣ слова учителя, всѣ поняли ихъ, всѣ, мало что поняли, всѣ признали, что это самъ Богъ говоритъ черезъ учителя,
что и учитель-то былъ самъ Богъ, и всѣ повѣрили,
какъ въ святыню, въ каждое слово учителя. Но разсказываютъ, что будто послѣ этого, вмѣсто того, чтобы
всѣмъ жить по словамъ учителя, вышло то, что послѣ
этого ужъ никто не сталъ удерживаться отъ свалки,
и пошли бузовать другъ друга, и стали всѣ говорить,
что теперь-то мы вѣрно знаемъ, что такъ надо и что
иначе нельзя.

Что же это такое значить? Вѣдь скотина-и та сладится, какъ ей такъ кормъ фсть, чтобы не сбивать его дуромъ, а люди узнали, какъ надо лучше жить, повърили, что самъ Богъ велелъ имъ такъ жить, п живуть еще хуже, потому что, говорять, нельзя жить иначе. Что-нибудь другое вообразили себъ эти люди. Ну, что же могли вообразить себѣ эти люди во дворѣ, чтобы, повфривъ словамъ учителя, продолжать жизнь попрежнему, отнимать другъ у друга, драться, губить добро и себя? А вотъ что. Учитель сказалъ имъ: ваша жизнь въ этомъ дворъ дурная, живите лучше, и ваша жизнь будеть хорошая, а они вообразили, что учитель осудиль всякую жизнь въ этомъ дворѣ и объщаль имъ другую хорошую жизнь не на этомъ дворъ, а гдв-то въ другомъ месть. И они решили, что этотъ дворъ постоялый и что не стоить стараться жить въ немъ корошо, а что надо только заботиться о томъ, какъ бы не прозъвать ту объщанную хорошую жизнь въ другомъ мѣстѣ. Только этимъ можно объяснить странное поведеніе во дворѣ тѣхъ людей, которые върять, что учитель быль Богь, и техь, которые считають его умнымъ человъкомъ и слова его справедливыми, но продолжають жить по-старому, противно совътамъ учителя.

Люди все слышали, все поняли, но только пропустили мимо ушей то, что учитель говориль только о томъ,

что людямъ надо двлать свое счастье самимъ здѣсь, на томъ дворъ, на которомъ они сошлись, а воосразнли себф, что это дворъ постоялый, а тамъ гдѣ-то будетъ настоящій. И вотъ отъ этого вышло то удивительное разсужденіе, что слова учителя очень прокрасны и даже слова Бога, но исполнять ихъ теперь трудно.

Только бы люди нерестали себя губить и ожидать, что кто-то придеть и поможеть имъ: Христось на облакахъ съ трубнымъ гласомъ или историческій законъ, или законъ диференціаціи и интеграціи силь. Никто не поможеть, коли сами себъ не поможемъ. А самимъ и помогать нечего. Только не ждать ничего ни съ неба,

ни съ земли, а самимъ перестать губить себя.

## VIII.

Но положимъ, что ученіе Христа даеть блаженство міру, положимъ, что оно разумно, и человъть на основанін разума не имфеть права отрекаться отъ него; по что дълать одному среди міра людей, не псполняющихъ законъ Христа? Если бы всё люди вдругъ согласились исполнять учение Христа, тогда бы исполнение его было возможно. Но нельзя идти одному человъку противъ всего міра. «Если я одинъ среди міра людей, не исполняющихъ учение Христа, - говорять обыкновенно, - стану псполнять ого, буду отдавать то, что имъю, буду подставлять щеку, не защищаясь, буду даже не соглашаться на то, чтобы идти присягать п воевать, меня оберуть, и если я не умру съ голода, меня пзобыють до смерти, и если не изобыють, то посадять въ тюрьму или разстреляють, и я напрасно погублю все счастье своей жизни и всю свою жизнь».

Возражение это основано на томъ же недоразумънии, на которомъ основывается и возражение о неисполни-

мости ученія Христа.

Такъ говорятъ обыкновенно, и такъ думалъ и я, пока не освободился вполнъ отъ церковнаго ученія, и потому не понималъ ученія Христа о жизни во всемъ его значенін.

хистось предлагаеть Свое учение о жизни, какъ спасеніе отъ той губительной жизни, которою живуть люди, не слѣдуя Его ученію, и вдругъ я говорю, что я бы и радъ послѣдовать Его ученію, да мнѣ жалко погубить свою жизнь, Христосъ учить спасенію отъ погибельной жизни, а я жалью эту иогибельную жизнь. Стало-быть, я считаю эту свою жизнь вовсе не ногибельной, считаю эту жизнь чъмъ-то дъйствительнымъ, мнъ принадлежащимъ и хорошимъ. Въ этомъ-то признаній своей этой мірской, личной жизни за что-то дъйствительное, мнъ принадлежащее и лежитъ недоразумъніе, преиятствующее пониманію ученія Христа. Христосъ знаеть это заблужденіе людей, но которому они эту свою личную жизнь считають за что-то дъйствительное и себъ принадлежащее, и цълымъ рядомъ проповъдей и притчъ показываетъ имъ, что у нихъ вътъ никакихъ правъ на жизнь, нътъ никакой жизни до тъхъ поръ, иока они не пріобрътутъ истинной жизни, отрекшись отъ призрака жизни, того, что они называють своей жизнью.

Для того, чтобы ионять ученіе Христа о сиасеніи жизни, надо прежде всего понять то, что говорили всъ пророки, что говорилъ Соломонъ, что говорилъ Будда, что говорили всв мудрецы міра о личной жизни человъка. Можно, по выраженію Паскаля, не думать объ этомъ, нести нередъ собой ширмочки, которыя бы скрывали отъ взгляда ту иропасть смерти, къ которой мы вст бтжимъ, но стоитъ подумать о томъ, что такое одинокая личная жизнь человъка, чтобы убъдиться въ томъ, что вся жизнь эта, если она есть только личная жизнь, не имфетъ для каждаго отдъльнаго человъка не только никакого смысла, но что она есть злая насмъшка надъ сердцемъ, надъ разумомъ человъка и надъ всёмъ тёмъ, что есть хорошаго въ человѣкѣ. П потому, чтобы понять ученіе Христа, надо прежде всего опоменться, одуматься, надо, чтобы въ насъ совершилась µетахоїа, то самое, что, проновѣдуя свое ученіе, говоритъ предшественникъ Христа — Іоаннъ такимъ же, какъ мы, запутаннымъ людямъ. Онъ говорилъ: «прежде веего покайтесь, т.-е. сдумайтесь, й то все погибнете». Онъ говоритъ: «Топоръ уже лежитъ подлѣ дерева, чтобы срубить его. Смерть и погибель тутъ, подлѣ каждаго. Не забывайте этого, одумайтесь». И Христъсъ, начиная Свою проповѣдь, говоритъ то же: «Одумайтесь, а то всѣ погибнете».

Лука XIII, 1—5. Христу разсказали о погибели галилеянъ, убитыхъ Пилатомъ. И Онъ говоритъ: «думаете ли вы, что эти галилсяне были грѣшнѣе всѣхъ галилеянъ, что такъ пострадали? Нѣтъ, говорю вамъ; но если не покаетесь, всѣ такъ же погибнете. Или думаете, что тѣ восемнадцать человѣкъ, на которыхъ упала башня Силоамская и побила ихъ, виновнѣе были всѣхъ живущихъ въ Іерусалимѣ? Нѣтъ, говорю вамъ; но если не покастесь, всѣ такъ же иогибнете».

Если бы Онъ жилъ въ наше время въ Россіи, Онъ сказалъ бы: развѣ вы думасте, что сгорѣвшіе въ берличевскомъ циркѣ или погибшіе на кукуевской насыпи были виновнѣс другихъ?—всѣ такъ же погибнете, если не одумаетесь, если не найдете въ своей жизни того, что не погибаетъ. Смерть задавленныхъ башней, сгорѣвшихъ въ циркѣ ужасаетъ васъ, но вѣдь ваша смерть, столь же ужасная и столь же неизбѣжная, стоитъ такъ же передъ вами. И вы напрасно стараетссь забыть ее. Когда она придетъ неожиданная, она будетъ еще ужаснѣс.

Онъ говорить (Лука XII, 45—57): Когда вы видите облако, поднимающееся съ запада, тотчасъ говорите: дождь будстъ; и бываетъ такъ. И когда дустъ южный вътсръ, говорите: зной будетъ; и бываетъ. Лицемъры! лицо земли и неба распознавать умъсте, какъ же времени сего не узнаете? Зачъмъ же вы и по самимъ себъ

не судпте, чему быть должно?

Въдь вы по примътамъ узнаете виередъ погоду, какъ же вы не видите, что съ вами быть должно? Убъгай отъ опасности, оберегай свою жизнь сколько хочешь, и все-таки не Пилатъ убъетъ, такъ башня задавитъ, а не Пилатъ и не башня, то умрешь въ постели въ страданіяхъ еще злъйшихъ.

Сдълайте простой расчеть, какъ дълають люди мірскіе, когда они что-нибудь затывають: башню строять

или идутъ на войну или строятъ заводъ. Они затъ ваютъ и трудятся надъ тъмъ, что должно имъть разумный конецъ.

Лука XIV, 28—31. Ибо кто изъ васъ, желая построите башню, не сядетъ прежде и не вычислитъ издержекъ, имъетъ ли онъ, что нужно для совершенія ся (29), дабы, когда положитъ основаніе и не возможетъ совершить, всъ видящіе не стали бы смъяться надъ нимъ (30), говоря: этотъ человъкъ началъ строить и не могъ окончить? (31). Или какой царь, идя на войну противъ другого царя, не сядетъ и не посовътуется прежде, силенъ ли онъ съ десятью тысячами противостать идущему на него съ двадцатью тысячами?

Развъ не безсмысленно трудиться надъ тъмъ, что, сколько бы ты ни старался, никогда не будетъ закончено. Всегда смерть придетъ раньше, чъмъ будетъ окончена башня твоего мірского счастья. И если ты впередъ знаешь, что, сколько ни борись со смертью, не ты, а она поборетъ тебя, такъ не лучше ли ужъ и не бороться съ нею и не класть свою душу въ то, что погибаетъ навърно, а поискать такого дъла, которое не

разрушилось бы неизбѣжною смертью?

Лука XII, 22—27. И сказалъ ученикамъ Своимъ: посему говорю вамъ: не заботътесь для души вашей, что вамъ ѣсть, ни для тѣла, во что одѣться: (23) душа больше пищи и тѣло—одежды (24). Посмотрите на вороновъ: они не сѣютъ, не жнутъ; нѣтъ у нихъ ни хранилищъ, ни житницъ, и Богъ питаетъ ихъ; сколько же вы лучше ихъ? (25). Да кто же изъ васъ, заботясъ, можетъ прибавить себѣ росту хотя на одинъ локоть? (26). Итакъ, если и малѣйшаго сдѣлать не можете, что заботитесь о прочемъ? (27). Посмотрите на лиліп, какъ онѣ растутъ: не трудятся, не прядутъ; но, говорю вамъ, что и Соломонъ во всей славѣ своей не одѣвался такъ, какъ всякая изъ нихъ.

Сколько ни заботьтесь о тълъ и пищъ, никто не можетъ прибавить себъ жизни на одинъ часъ \*). Такъ

<sup>\*)</sup> Слова эти нев'врно переведены: слово година—возрасть, время жизни. И потому все выражение значить: не можете прибавить часу жизни.

развѣ не безсмысленно заботиться о томъ, чего вы не можете сдѣлать?

Вы знаете очень хорошо, что жизнь ваша кончится смертью, а вы заботитесь о томъ, чтобы обезпечить свою жизнь имъніемъ. Жизнь не можеть обезпечиться имъніемъ. Поймите, что это смѣшной обманъ, которымъ вы сами себя обманываете.

Не можеть быть смысла жизни, говорить Христось, въ томъ, чёмъ мы владёемъ и что мы пріобратаемъ, въ томъ, что не мы сами; онъ долженъ быть въ чемънибудь иномъ.

Онъ говорить (Лука XII, 16—21): жизнь человъка при всемъ избыткъ его не зависить отъ его имънія (16). У одного богатаго человъка, — говорить Онъ, — быль хорошій урожай въ поль; (17) и онъ разсуждаль самъ съ собой: что мнъ дълать? некуда мнъ собрать плодовъ моихъ (18). И сказалъ: вотъ что сдълаю: сломаю житницы мои и построю большія, и соберу туда весь хлъбъ мой и все добро мое (19). И скажу душъ моей: душа! много добра лежить у тебя на многіе годы: покойся, ъшь, пей, веселись. (20) Но Богъ сказалъ ему: безумный! въ сію ночь душу твою возьмуть у тебя; кому же достанется то, что ты заготовиль? (21) Такъ бываеть съ тъмъ, кто собираеть сокровища для себя, а не въ Бога богатъеть.

Смерть всегда всякое мгиовеніе стоить надъ вами. И нотому (Лука XII, 35, 36, 38, 39, 40): Да будуть чресла ваши препоясаны и свётильники горящи (36). И вы будьте подобны людямъ, ожидающимъ возвращенія господина своего съ брака, дабы, когда придетъ и постучить, тотчасъ отворить ему (38). И если придетъ во вторую стражу, и въ третью стражу придетъ и найдеть ихъ такъ, то блаженны рабы тъ (39). Вы знаете, что, если бы въдалъ хозяннъ дома, въ который часъ придетъ воръ, то бодрствовалъ бы и не допустилъ бы подкопать домъ свой (40). Будьте же и вы готовы, ибо въ который часъ не думаете, придетъ Сынъ Человъческій.

Притча о дѣвахъ, ожидающихъ жениха, завершеніе вѣка и страшный судъ, —всѣ эти мѣста, по мнѣнію всѣхъ

толкователей, кром'в другого значенія конца міра, им'вютъ значеніе: всегда, всякій часъ предстоящей чело-

въку смерти.

Смерть, смерть, смерть каждую секунду ждеть васъ. Жизнь ваша совершается въ виду смерти. Если вы трудитесь лично для себя въ будущемъ, то вы сами знаете, что въ будущемъ для васъ одно — смерть. И эта смерть разрушаеть все то, для чего вы трудились. Стало-быть, жизнь для себя не можеть имъть никакого смысла. Если есть жизнь разумная, то она должна быть какая-нибудь другая, т.-е. такая, цъль которой не въ жизни для себя въ будущемъ. Чтобы жить разумно, надо жить такъ, чтобы смерть не могла разрушить жизни.

(Лука X, 41). «Мареа! Мареа! хлопочешь и за-

ботишься о многомъ, а одно только нужно».

Всѣ тѣ безчисленныя дѣла, которыя мы дѣлаемъ для себя въ будущемъ, не нужны для насъ: все это обманъ, которымъ мы сами обманываемъ себя. Нужно только одно.

Со дня рожденія положеніе человѣка таково, что его ждеть неизбѣжная погибель, т.-е. безсмысленная жизнь и безсмысленная смерть, если онъ не найдеть этого, чего-то одного, которое нужно для истинной жизни. Это то одно, дающее истинную жизнь, Христосъ открываеть людямъ. Онъ не выдумываеть это, не обѣщаеть дать это по Своей божеской власти, Онъ только показываеть людямъ, что вмѣстѣ съ той личной жизнью, которая есть несомѣнный обманъ, должно быть то, что есть истина, а не обмавъ.

Притчей о виноградаряхъ (Мө. XXI, 33—42) Христосъ разъясняеть этотъ источникъ заблужденія людей, скрывающаго отъ нихъ эту истину и заставляющаго ихъ принимать призракъ жизни, свою личную жизнь,

за жизнь истинную.

Люди, живя въ хозяйскомъ обработанномъ саду, вообразили себя, что они собственники этого сада. И изъ этого ложнаго представленія вытекаетъ рядъ безумныхъ и жестокихъ постунковъ этихъ людей, кончающійся ихъ изгианіемъ, исключеніемъ изъ жизви; точно

такъ же мы вообразили себъ, что жизнь каждаго изъ насъ есть наша личная собственность, что мы имъемъ право на нее и можемъ нользоваться ею, какъ хотимъ, ни предъ къмъ не имъя никакихъ обязательствъ. И для насъ, вообразившихъ себъ это, неизбъженъ такой же рядъ безумныхъ и жестокихъ ностуиковъ и несчастій и такое же исключеніе изъ жизни. И какъ виноградарямъ кажется, что чъмъ злъе опи будутъ, тъмъ лучше обезиечатъ себя, — убыотъ нословъ и хозяйскаго сына, — такъ и намъ кажется, что чъмъ злъе мы будемъ, тъмъ будемъ обезпечениъе.

Какъ неизбъжно кончается съ виноградарями тъмъ, что ихъ, никому не дающихъ плодовъ сада изгоняетъ хозяннь, такъ точно кончается и съ людьми, вообразившими себъ, что жизнь личная есть настоящая жизнь. Смерть изгоняеть ихъ изъ жизни, замѣняя ихъ новыми; но не въ наказаніе, а только нотому, что люди эти не поняли жизни. Какъ обитатели сада или забыли или не хотъли знать того, что имъ нереданъ садъ окопанный, огороженный, съ вырытымъ колодцемъ, и что кто-нибудь да поработалъ на нихъ и нотому ждеть и оть нихъ работы, такъ точно и люди, живущіе личной жизнью, забыли или хотять забыть все то, что сдълано для нихъ прежде ихъ рожденія и делается во все время ихъ жизни, и что поэтому ожидается отъ нихъ: они хотятъ забыть то, что всъ блага жизни, которыми они пользуются, даны и даются и потому должны быть передаваемы и отдаваемы.

Эта ноправка взгляда на жизнь, эта μετάνοια есть краеугольный камень ученія Христа, какъ Онъ и сказаль въ концѣ этой притчи. По ученію Христа, какъ виноградари, живя въ саду, не ими обработанномъ, должны понимать и чувствовать, что они въ неоплатномъ долгу передъ хозяиномъ, такъ точно и люди должны понимать и чувствовать, что, со дня рожденія и до смерти, они всегда въ неоплатномъ долгу передъ къмъ-то, передъ жившими до нихъ и теперь живущими и имѣющими жить, и передъ тѣмъ, что было и есть и будетъ началомъ всего. Они должны понимать, что всякимъ часомъ своей жизни, во время которой они

не прекращають этой жизни, они утверждають это обязательство, и что потому человъкъ, живущій для себя и отрицающій это обязательство, связывающое его съ жизнью и началомъ ея, самъ лишаеть себя жизни, долженъ понимать, что, живя такъ, онъ, желая сохранить свою жизнь, губитъ ее, — то самое, что много разъ повторяетъ Христосъ.

Жизнь истинная есть только та, которая продолжаеть жизнь прошедшую, содъйствуеть благу жизни современ-

ной и благу жизни будущей.

Чтобы быть участникомъ въ этой жизни, человъкъ долженъ отречься отъ своей воли для исполненія воли Отца жизни, давшаго ее сыну человъческому.

Іоаннъ VIII, 35. Рабъ, дѣлающій свою волю, а не волю хозяина, не живетъ вѣчно въ домѣ хозяина; только сынъ, иснолняющій волю Отца, только тотъ живетъ вѣчно, — говоритъ Христосъ ту же мысль въ другомъ мѣстѣ.

Воля же Отца жизни есть жизнь не отдъльнаго человъка, а единаго сына человъческаго, живущаго въ людяхъ, и потому человъкъ сохраняеть жизнь только тогда, когда онъ на жизнь свою смотритъ какъ на задогъ, какъ на талантъ, данный ему Отцемъ для того, чтобы служить жизни всъхъ, когда онъ живетъ не для себя, а для сына человъческаго.

Мате. XXV. 14, 46. Хозяниъ далъ рабамъ своимъ каждому по части имънія своего и, ничего не сказавъ имъ, оставилъ ихъ однихъ. Одни рабы, хотя и не слыхали приказанія хозянна о томъ, какъ употребить часть имънія госнодина, поняли, что имъніе не ихъ, а хозяйское, и что имъніе должно расти, и работали для хозянна. И рабы, которые работали для хозянна, стали участниками жизни хозянна, а пеработавшіе лишены того, что было дано имъ.

Жизнь сына человъческаго дана всъмъ людямъ и имъ не сказано, зачъмъ она дана имъ. Одни люди понимаютъ, что жизнь не ихъ собственность, а дана имъ, какъ даръ, и должна служить жизни сына человъческаго, и живутъ такъ. Другіе, подъ предлогомъ непониманія цъли жизни, не служатъ жизни. И люди,

служащіе жизни, сливаются съ источинкомъ жизни, люди, не служащіе жизни, лишаются ея. И воть со стиха 31 по 46 Христосъ говорить о томъ, въ чемъ состоить служеніе сыпу человѣческому и въ чемъ награда этого служенія. Сынъ человѣческій, но выраженію Христа, какъ царь (34), скажеть: «Придите благословенные Отца, наслѣдуйте царство за то, что вы поили, кормили, одѣвали, принимали, утѣшали меня, потому что я все тотъ же одинъ и въ васъ, и въ малыхъ сихъ, которыхъ вы жалѣли и которымъ дѣлали добро. Вы жили жизнью не личной, а жизнью сына человѣческаго, и потому вы имѣете жизнь вѣчную».

Только этой въчной жизни учить Христось по всъмъ Евангеліямъ, и какъ ни странно это сказать про Христа, который лично воскресъ и объщалъ всъхъ воскресить, никогда Христосъ не только ни однимъ словомъ не утверждалъ личное воскресеніе и безсмертіе личности за гробомъ, но и тому возстановленію мертвыхъ въ царствъ Мессін, которое основали фарисен, придавалъ значеніе, псключающее представленіе о

личномъ воскресении.

Саддукен оспаривали возстановленіе мертвыхъ. Фарисен признавали его такъже, какъ признають его теперь

правовърные еврен.

Возстановление мертвыхъ (а пе воскресение, какъ неправильно нереводится это слово), по върованиямъ евреевъ, совершится при наступлении въка Мессии и установлении царства Бога на землъ. И вотъ Христосъ, встръчаясь съ этимъ върованиемъ временнаго, мъстнаго и плотскаго воскресения, отрицаетъ его и на мъсто его ставитъ Свое учение о возстановлении въчной жизни въ Богъ.

Когда саддукен, не признающіе возстановленія мертвыхъ, спрашивають Христа, предполагая, что Онъ раздъляеть понятіе фарисеевъ, «чья будеть жена семи братьевъ», Онъ ясно и опредъленно отвъчаеть о томъ и о другомъ.

Онъ говоритъ: Мо. XXII, 29 – 32; Мр. XII, 24—27; Лк. XX, 31 – 38: Вы заблуждаетесь, не попимая инсанія и силу Божію. И, отбергая представленіе

фарисеевъ, онъ говорить: Возстановление изъ мертвыхъ бываеть не плотское и не личное. Тъ, которые достигвутъ возстановленія изъ мертвыхъ, дёлаются сынами Бога и живуть, какъ ангелы (сила Бога), на небъ (т.е. съ Богомъ), и вопросовъ личныхъ, чы жена, для нихъ не можетъ быть, потому что они, соединяясь съ Богомъ, перестають быть личностями. «Что же касается того, что есть возстановление мертвыхъ», говорить Онъ, возражая саддукеямъ, признающимъ одну земную жизнь и ничего кромъ плотской земной жизни, «то развъ вы не читали того, что сказано вамъ Богомъ? Въ писаніи сказано, что Богъ при купинъ сказалъ Моисею: Я — Богъ Авраама, Богъ Исаака, Богъ Іакова. Если Богъ сказалъ Монсею, что онъ Богъ Іакова, то Іаковъ не умеръ для Бога, потому что Богъ есть Богъ только живыхъ, а не мертвыхъ. Для Бога всю живы. И потому, если есть живой Богъ, то и живъ тотъ человъкъ, который сталъ въ общение съ въчно живымъ Богомъ».

Противъ фарисеевъ Христосъ говоритъ, что возстановление жизни не можетъ быть плотское и личное. Противъ саддукеевъ Онъ говоритъ, что, кромѣ личной и временной жизни, есть еще жизнь въ общении съ Богомъ.

Христосъ, отрицая личное, плотское воскресеніе, признаетъ возстановление жизни въ томъ, что человъкъ жизнь свою переносить въ Бога. Христосъ учить спасенію отъ жизни личной и полагаеть это спасеніе въ возвеличеніи сына человъческаго и жизни въ Богъ. Связывая это Свое ученіе съ ученіемъ евреевъ о пришествіи Мессіи, Онъ говорить евреямь о возстановленіи сына человъческаго изъ мертвыхъ, разумъя подъ этимъ не плотское п личное возстановление мертвыхъ, а пробужденіе жизни въ Богъ. О плотскомъ же личномъ воскресеніи Онъ никогда не говориль. Лучшимъ доказательствомъ того, что Христосъ никогда не проповъдываль воскресенія людей, служать ть единственныя два мъста, которыя приводятся богословами въ подтвержденіе Его ученія о воскресеніи. Эти два мъста слъдующія: Мө. XXV, 31-46 и Іоанна V, 28, 29. Въ

первомъ говорится о пришествій, т.-е. возстановленій, возвеличеній сына человѣческаго (точно такъ же, какъ это говорится у Мө. Х, 23) и потомъ величіе и власть сына человѣческаго сравниваются съ царемъ. Во второмъ мѣстѣ говорится о возстановленій истинной жизни здѣсь на землѣ, какъ это и выражено въ предшествующемъ 24 стихѣ.

Стоитъ вдуматься въ смыслъ ученія Христа о жизни вѣчной въ Богѣ, стоитъ возстановить въ своемъ воображеніи ученіе еврейскихъ пророковъ, чтобы понять, что если бы Христосъ хотѣлъ проповѣдывать ученіе о воскресеніи мертвыхъ, которое тогда только начинало входить въ Талмудъ и было предметомъ спора, то Онъ ясно и опредѣленно высказалъ бы это ученіе; Онъ же, наобороть, не только не сдѣлалъ этого, но даже отвергъ его, и во всѣхъ Евангеліяхъ нельзя найти ни одного мѣста, которое бы подтверждало это ученіе. А два приведенныя выше мѣста означаютъ совсѣмъ другое.

О своемъ же личномъ воскресеніи, какъ это ни покажется страннымъ всѣмъ, кто не изучалъ самъ Евангелій, Христось никогда нигдт не говорить. Если, какъ учатъ богословы, основа въры Христовой - въ томъ, что Христосъ воскресъ, то казалось бы меньшее, чего можно желать, -- это то, чтобы Христосъ, зная, что Онъ воскреснеть, и что въ этомъ будеть состоять главный догмать въры въ Него, хотя бы одинъ разъ опредъленно и ясно сказалъ это. Но Онъ не только не сказаль этого опредъленно и ясно, но ни разу, ни одного разу но всъмъ каноническимъ Евангеліямъ даже не упомянуль объ этомъ. Ученіе Хрпста — въ томъ, чтобы возвысить сына человъческаго, т.-е. сущность жизни человъка — признать себя сыномъ Бога. Въ самомъ себъ Христосъ олицетворяеть человъка, признавшаго свою сыновность Богу: Мө. XVI, 13-20. Онъ спрашиваеть у учениковъ: что про него — сына человическаго — толкують люди? Ученики говорять, что одни считають Его за чудесно воскрешеннаго Іоанна или за пророка, другіе за Илію, прпшедшаго съ неба. Ну, а вы какъ понимаете меня? -

спрашиваетъ Онъ. И Петръ, понимая Христа такъ же, какъ Онъ самъ понималъ себя, отвѣчаетъ: ты — Мессія, Сынъ Бога живого. И Христосъ говоритъ: не плоть и кровь открыли тебѣ это, а Отецъ нашъ небесный, т.-е. ты понялъ это не потому, что ты повѣрилъ человѣческимъ толкованіямъ, а потому, что ты, сознавъ себя сыномъ Бога, понялъ меня. И, объяснивъ Петру, что на этой сыновности Богу зиждется истинная вѣра, Христосъ говоритъ другимъ ученикамъ (20), чтобы они не говорили впередъ, что именно Онъ, Іпсусъ — Мессія.

И послё этого Христосъ говоритъ: что, несмотря на то, что Его будутъ мучить и убыотъ, сынъ человеческій, сознавшій себя сыномъ Бога, все-таки будетъ возстановленъ и восторжествуетъ надъ всёмъ. И эти-то слова толкуются, какъ предсказаніе о Его

воскресеніи.

Іоан. II, 19, 22. Мө. XII, 40. Лук. XI. 30. Мө. XVI, 4, 21. Мр. VIII, 31. Лк. IX, 22. Мө. XVII, 23. Мр. IX, 31. Мө. XX, 19. Мр. X, 34. Лк. XVIII, 33. Мө. XXVI, 32. Мр. XIV, 28. Вотъ всѣ 14 мѣстъ, которыя понимаются такъ, что Христосъ предсказывалъ Свое воскресеніе. Въ трехъ изъ этихъ мѣстъ говорится о Іонѣ во чревѣ китовѣ п въ одиммъ о возстановленій храма. Въ остальныхъ жө десяти мѣстахъ говорится о томъ, что сывъ человѣческій не можетъ быть уничтоженъ; но нигдѣ ни однимъ словомъ не говорится о воскресеніи Іпсуса Христа.

Во всѣхъ этихъ мѣстахъ въ подлинникѣ нѣтъ даже слова «воскресеніе». Дайте человѣку, не знающему богословскихъ толкованій, но знающему по-гречески, перевести всѣ эти мѣста, и никогда никто не переведеть ихъ такъ, какъ они переведены. Въ подлинникѣ въ этихъ мѣстахъ стоятъ два разныя слова: одно dуюци, другое ѐүєірю. Одно изъ этихъ словъ значитъ: «возстановить»; другое значитъ: «будить» и въ медіумѣ «проснуться», «встать». Но ни то, ни другое никогда ни въ какомъ случаѣ не можетъ значить: «воскреснуть». Для того, чтобы вполнѣ убѣдиться въ томъ, что греческія слова эти и соотвѣтствующее имъ

еврейское кумо не могуть значить «воскреснуть», стоитъ только сличить тъ мъста Евангелія, гдъ унотребляются эти слова, а употребляются они множество разъ и ни разу не переведены словомъ: «воскреснуть», «auferstehen», «ressusciter»; нъть ни на гречоскомъ, ни на еврейскомъ языкъ, какъ не было и соотвътствующаго имъ понятія. Чтобы на греческомъ и на сврейскомъ языкъ выразить нонятіе о воскресенін, нужна перпфраза, нужно сказать: «всталь» нли «проснулся» изъ мертвыхъ. Такъ, въ Евангелін говорится (Мө. XIV, 2) про то, что Иродъ полагалъ, что Іоаннъ Креститель «воскресъ», и тамъ сказано: «проснулся изъ мертвыхъ». Такъ и въ Ев. Луки (XVI, 31) говорится въ притчъ о Лазаръ про то, что если бы кто и воскресъ, то и воскресшему не повърпли бы, и сказано: «возсталь бы изъ мертвыхъ». Тамъ же, гдъ къ словамъ: «встать, проснуться» не прибавлено словъ: изъ мертвыхъ, слова «встать» и «проснуться» никогда пе значили и пс могуть значить «воекреснуть». А, говоря о себъ, Христосъ ни разу во всъхъ тъхъ мъстахъ, которыя приводятся въ доказательство предсказаній Его о «воскресеніп», ни разу, ни одного разу не употребляеть словъ: «изъ мертвыхъ».

Наше нонятіс о воскресенін до такой степени чуждо понятію евреевь о жизни, что нельзя себъ представить даже, какъ могъ бы говорить Христосъ евреямъ о воскресенія и в'ячной, личной, свойственной каждому человъку жизни. Понятіе о будущей личной жизни пришло къ намъ не изъ еврейскаго ученія и не изъ ученія Христа. Оно вошло въ церковное ученіе совершенно со стороны. Какъ ни странно это покажется, по нельзя не сказать, что върование въ будущую личную жизнь есть очень низменное и грубое представленіе, основанное на смішеній сна со смертью и свойственное всфиъ дикимъ народамъ, и что еврейское ученіе, не говоря уже о христіанскомъ, стояло неизмъримо выше его. Мы же такъ увърены въ томъ, что это суевъріе есть что-то очень возвышенное, что пресерьезно доказываемъ пренмущество нашего ученія передъ другими именно тамъ, что мы держимся этого

суевърія, а другіе, какъ китайцы и индусы, не держатся его. Это доказывають не только богословы, но и вольнодумные ученые историки религій—Тиле, Максъ Мюллеръ и др.; классифицируя религіи, они признають, что тѣ изъ нихъ, которыя раздѣляють это суевърје, выше тъхъ, которыя его не раздъляютъ. Вольнодумный Шопенгауеръ прямо называеть еврейскую религію самой пакостной (niederträchtigste) изъ всѣхъ религій за то, что въ ней и понятія нѣтъ (keine Idee) о безсмертіи души. Дѣйствительно, въ еврейской религіи ни понятія, ни слова такого не было. Жизнь въчная по-еврейски — «хайе - ойломь». Ойломь значить безконечное, во времени непоколебимое. Ойломо значить тоже: мірь-космось. Жизнь вообще, и тѣмъ болъе жизнь въчная, хайе-ойломъ, по ученію евреевъ, есть свойство одного Бога. Богъ есть Богъ жизни, Богъ живой. Человъкъ, по понятію евреевъ, всегда Богъ живои. Человъкъ, по понятно евреевъ, всегда смертенъ, только Богъ есть всегда живой. Въ Пятикнижіи два раза употреблены слова: «Жизнь вѣчная». Одинъ разъ во Второзаконіп 169—173, другой разъ въ книгѣ Бытія. Во Второзаконіп гл. ХХХІІ, 39, 40, Богъ говоритъ: поймите, что это Я—Я. Что нѣтъ Бога кромѣ Меня; Я живлю, Я умерщвляю, Я бью, Я исцѣляю и отъ Меня никто не освобождается; Я поднимаю руку до неба и говорю: Я живу впино. Въ другой разъ, въ книгъ Бытія III, 22, Богъ говорить: воть человекъ съель плода отъ древа познанія добра и зла и сталъ такимъ, какъ мы (однимъ изъ Насъ); какъ бы онъ не протянулъ рукп и не взялъ съ древа жизни и не съълъ и не сталъ жить въчно. Эти два единственные случая употребленія словъ: жизнь вычная въ Пятикнижіи и во всемъ Ветхомъ Завъть (за исключеніемъ одной главы апокриоическаго Даніила) ясно опредъляють понятіе евреевь о жизни вообще и жизни въчной. Жизь сама по себъ, по понятію евреевъ, въчна и такова она въ Богъ; человъкъ же всегда смертенъ, таково его свойство.

Нигдъ въ Ветхомъ Завътъ не сказано того, чему учатъ насъ въ священныхъ исторіяхъ—что Богъ вдунуль въ человъка душу безсмертную, или того, что

первый человѣкъ до грѣха былъ безсмертенъ. Богъ сотворилъ, по первому сказанію книги Бытія, ст. 26, І гл., человѣка точно такъ же, какъ п животныхъ, точно такъ же мужской п женскій полъ и точно такъ же велѣлъ и илодиться и множиться. Какъ о животныхъ не сказапо, что они безсмертны, точно такъ же не сказано этого и о человѣкъ. Во второй главѣ говорится о томъ, какъ человѣкъ позналъ добро п зло. Но о жизни сказано прямо, что Богъ выгналъ человѣка изъ рая и загородилъ ему путь къ древу жизни. Человѣкъ такъ и не вкусилъ плода древа жизни, онъ такъ п не получилъ хайс·ойломъ, т.-е. жизни вѣчной, и остался смертенъ.

По ученію евреевъ, человѣкъ есть человѣкъ точно такой, какой онъ есть, т.-е. смертный. Жизнь есть въ немъ только какъ жизнь, продолжающаяся изъ рода въ родъ въ народѣ. Одинъ только народъ, по ученію евреевъ, имѣетъ въ себѣ возможность жизни. Когда Богъ говоритъ: будете жить и не умрете, то Онъ говоритъ это народу. Вдунутая Богомъ въ человѣка жизнь есть смертная для каждаго отдѣльнаго человѣка, но жизнь эта продолжается изъ поколѣнія въ поколѣніе, если люди исполняютъ завѣтъ съ Богомъ, т.-е. условія, положенныя для этого Богомъ.

Изложивъ всё законы и сказавъ, что законы эти не на небѣ, а въ сердцахъ ихъ, Монсей говоритъ во Второзак. ХХХ, 15: «Вотъ нынѣ я кладу передъвами благо и жизнь, смерть и зло, увѣщавая васъ любитъ Бога и идти по Его путямъ, исполняя Его законъ съ тѣмъ, чтобы вы удержали жизнь». И въ ст. 19: «Беру въ свидѣтели протпвъ васъ небо и землю. Вотъ жизнъ п смерть, благословеніе и проклятіе я кладу передъвами. Изберите же жизнь съ тѣмъ, чтобы жить вамъ и потомству вашему, любя Бога, повинуясь Ему и прилѣпляясь къ Нему, потому что отъ Него ваша жизнь и продолженіе ея».

Главное различіе между нашимъ понятіемъ о жизнп человъческой и понятіемъ евреевъ состоитъ вътомъ, что, по нашимъ понятіямъ, наша смертная жизнь, переходящая отъ поколънія къ поколънію, не настоя-

щая жизнь, а жизнь падшая, почему-то временно испорченная; а по понятію свреевь, эта жизнь есть самая настоящая, есть высшее благо, данное человтку подъ условіемъ исполненія воли Бога. Съ нашей точки зртнія переходъ этой падшей жизни отъ поколтнія къ поколтніямъ есть продолженіе проклятія. Съ точки зртнія евреевъ это есть высшее благо, котораго можеть достигнуть человткь, и то только исполняя волю Бога.

Вотъ на этомъ-то понятін о жизни и основываєть Христосъ Свое ученіе о жизни истинной или вѣчной, которую Онъ противополагаеть жизни личной и смертной. Изслѣдуйте писанія, говорить Христосъ евреямъ (Іоан. V, 39), ибо вы черезъ нихъ думаєте имѣть жизнь вѣчную.

Юноша спрашиваеть Христа (Мо XIX, 16): какъ войти въ жизнь въчную? Христосъ, отвъчая ему на вопросъ о жизни въчной, говорить: если хочешь войти въ жизнъ (Онъ не говорить жизнь въчную, а просто жизнь), соблюди заповъди. То же говорить законнику: такъ поступай, и будешь жить (Лук. X, 28) и то же говорить—жить, просто, не прибавляя—жить въчно. Христосъ въ обоихъ случаяхъ опредъляеть, что должно разумъть подъ словами: жизнь въчная; когда Онъ употреблясть ихъ, то говорить евреямъ то же самос, что сказано много разъ въ законъ ихъ, а именно: исполнсніе воли Бога есть жизнь въчная.

Христось въ противоположность жизни временной, частной, личной учить той въчной жизни, которую по Второзаконію Богь объщаль Израилю, по только съ той разницей, что, по понятію еврсевъ, жизнь въчная продолжалась только въ избранномъ народъ израильскомъ и для пріобрътенія этой жизни пужно было соблюдать исключительные законы Бога для Израиля, а по ученію Христа жизнь въчная продолжается въ сынъ человъческомъ, и для сохраненія ея нужно соблюдать законы Христа, выражающіе волю Бога для всего чсловъчсства.

Христосъ противополагаетъ личной жизни не загробную жизнь, а жизнь общую, связанную съ жизнью

настоящей, прошедшей и будущей всего человичества, жизнь сына человическаго.

Снасеніе жизни личной отъ смерти, по ученію евреевъ, было исполнениемъ воли Бога, выраженной въ законъ Монсея по его зановъдямъ. Только при этомъ условін жизнь евреевь не погибала, а переходила оть покольнія къ покольнію въ избранномъ Богомъ народъ. Спасеніе жизни личной отъ смерти по ученію Христа есть то же самое исполнение воли Бога, выраженное въ заповъдяхъ Христа. Только при этомъ условін, по ученію Христа, жизнь личная не погибаеть, а становится въчною неноколебимо въ сынъ человъческомъ. Разница только въ томъ, что служеніе Богу Монсея было служеніе Богу одного народа, а служеніе Отцу Христа есть служеніе Богу вс'яхъ людей. Продолженіе жизни въ покольніяхъ одного народа было сомнительно нотому, что могъ исчезнуть самъ народъ, и потому еще, что продолжение это зависъло отъ плотскаго потомства. Продолжение жизни, по учению Христа, несомнънно потому, что жизнь, но Его ученію, перепосится въ сына человъческаго, живущаго по волъ Отца.

Но положимъ, что слова Хрпста о страшномъ судъ и совершеніи въка и другія слова изъ Евангелія Іоаниа имъютъ значеніе объщанія загробной жизии для душъ умершихъ людей, все-таки несомивнио и то, что ученіе Его о свътъ жизни, о царствъ Бога, имъетъ и то доступное его слушателямъ и намъ теперь значеніе, что жизнь истинная есть только жизнь сына человъческаго по волъ Отца. Это тъмъ легче донустить, что ученіе о жизни истинной по волъ Отца жизни включаетъ въ себя ионятіе о безсмертіи и жи-

зни за гробомъ.

Можеть-быть, справедливъе иредположить, что человъка послъ этой мірской жизни, пережитой для исиолненія его личной воли, все-таки ожидаетъ въчная личная жизнь въ раю со всевозможными радостями; можеть-быть, это сираведливъе, но думать, что это такъ, стараться върить въ то, что за добрыя дъла и буду награжденъ въчнымъ блаженствомъ, а за дур-

ныя въчными муками, — думать такъ не содъйствуетъ пониманію ученія Христа; думать такъ значить, напротивъ, лишать ученіе Христа самой главной его основы.

Все ученіе Христа въ томъ, чтобы ученики Его, понявь призрачность личной жизни, отреклись отъ нея и переносили ее въ жизнь всего человѣчества, въ жизнь сына человѣческаго. Ученіе же о безсмертіп личной душп не только не призываеть къ отреченію отъ своей личной жизни, но навѣки закрѣпляеть эту личность.

По понятіямъ евреевъ, китайцевъ, индусовъ п всъхъ людей міра, не върующихъ въ догмать паденія человъка и искупленія его, жизнь есть жизнь, какъ она есть. Человъкъ совокупляется, рождаетъ дътей, воспитываеть ихъ, старфется и умираеть. Дфти его вырастаютъ и продолжаютъ его жизнь, которая, не прерываясь, ведется отъ покольнія къ покольніямъ, точно такъ же, какъ ведется все въ мірѣ существующее: камни, земля, металлы, растенія, звери, светпла и все въ міръ. Жизнь есть жизнь, и ею надо воспользоваться какъ можно лучше. Жить для себя одного неразумно. И потому, съ тъхъ поръ, какъ есть людп, они отыскивають для жизни цёли внё себя: живуть для своего ребенка, для семьи, для народа, для человъчества, для всего, что не умираетъ съ личной жизнью.

Наобороть, по ученію нашей церкви, жизнь человіческая, какъ высшее благо, извістное намъ, представляется только частицей той жизни, которая на время удержана отъ насъ. Наша жизнь, по нашему понятію, не есть жизнь такая, какую Богъ хотіль п должень быль намъ дать, а жизнь наша есть испорченная, дурная, падшая жизнь, «образчикъ» жизни, насмішка надъ настоящей, надъ тою, которую почему-то мы воображаемъ, что Богъ долженъ быль дать намъ. Главная задача нашей жизни по этому представленію не въ томъ, чтобы прожить ту данную намъ смертную жизнь такъ, какъ хочетъ податель жизни, не въ томъ, чтобы сділать ее візчною въ по-

кольніяхъ людей, какъ евреи учать, или сліяніемъ ея съ волею Отца, какъ училъ Христосъ, а въ томъ, чтобы увърить себя, что послъ этой жизни начнется пастоящая.

Христосъ не говоритъ про эту нашу мнимую жизиь, которую Богъ долженъ былъ дать, по не далъ почемуто людямъ. Теорія грѣхопаденія Адама и вѣчной жизии въ раю и безсмертпой души, вдунутой Богомъ въ Адама, была непзвѣстна Христу, и Онъ не упоминалъ про нее и ни однимъ словомъ не немекнулъ на существованіе ея.

Христосъ говорить о жизни, какая она есть и какая будеть всегда. Мы же говоримъ о той жизни, которую мы себъ вообразили и которой никогда не было; какъ же намъ ионять ученіе Христа?

Христосъ и не могъ представить Себѣ такого страннаго понятія у Своихъ учениковъ. Онъ предиолагаетъ, что всѣ люди понимаютъ неизбѣжность погибели личной жизни, и открываетъ жизнь не погибающую. Онъ даетъ благо тѣмъ, которые во злѣ; но тѣмъ, которые увѣрились, что они имѣютъ гораздо больше того, что даетъ Христосъ, ученіе Его ничего не можетъ дать. Я буду усовѣщевать человѣка, чтобы онъ работалъ, увѣряя его, что онъ за то получитъ одежду и инщу, и вдругъ этотъ человѣкъ увѣрится, что онъ и такъ милліонеръ; очевидно, что онъ не приметъ моихъ увѣщаній. Это самое пропсходитъ и съ ученіемъ Христа. Что мнѣ еще заработывать, когда я и такъ могу быть богачомъ? Что мнѣ стараться прожить эгу жизнь по-Божьи, когда я увѣренъ, что и безъ того я буду вѣчно лично жить?

Насъ учатъ, что Христосъ снасъ людей тѣмъ, что Онъ—второе лицо Троицы, что Онъ—Богъ и вочеловъчился и, принявъ на себя грѣхъ Адама и всѣхъ людей, искупилъ грѣхъ людей предъ первымъ лицомъ Троицы и установилъ для нашего спасенія церковь и таинства. Вѣруя въ это, мы спасаемся и получаемъ вѣчную личную жизнь за гробомъ. Но нельзя же отрицать и того, что Онъ спасъ и спасаетъ людей еще и тѣмъ, что, укававъ имъ на ихъ неизбѣжную погибель, Онъ по слочамъ Сбоимъ! И семь путь, жейзнь и истина, адаль намъ

петинный путь жизни, взамёнь того ложнаго пути

жизни личной, по которому мы шли прежде. Если могутъ найтись люди, которые усомнятся въ загробной жизни и спасеніи, основанномъ на искупленіи, то вь спасеніп людей, всёхъ и каждаго отдъльно, черезъ указаніе неизбъжной погибели личной жизни и истиннаго пути сиасенія въ сліяніи своей воли съ волею Отца, не можеть быть сомнѣнія. Пусть всякій разумный человѣкъ спросить себя: что такое его жизнь и смерть? И пусть придасть этой жизни и смерти какой-нибудь другой смысль, кромъ того, который указалъ Христосъ.

Всякое осмысливаніе личной жизни, если она не основывается на отреченіи отъ себя для служенія людямъ, человъчеству - сыну человъческому, есть призракъ, разлетающійся при первомъ прикосновеніи разума. Въ томъ, что моя личная жизнь погибаетъ, а жизнь всего міра по вол'т Отца не погибаеть и что одно только сліяніе съ ней даетъ мнѣ возможность спасенія, въ этомъ я ужъ не могу усомниться. Но это такъ мало въ сравненіи сътъми возвышенными религіозными върованіями въ будущую жизнь! Хоть мало, но върно.

Я заблудился въ снѣжную метель. Одинъ увѣряетъ меня, и ему такъ кажется, что вотъ они - огоньки, воть и деревня; но это только такъ кажется и ему и мнь, потому что намъ этого хочется, а ужъ мы ходили на эти огоньки, и ихъ не оказалось. А другой пошель по снъгу: походиль, вышель на дорогу и кричить намъ: «никуда не вздите, огоньки у васъ въ глазахъ, вездъ заблудитесь и пропадете, а вотъ кръпкая дорога, и я стою на ней, она выведеть насъ». Это очень мало. Когда мы върпли огонькамъ, мелькавшимъ въ нашихъ ошалълыхъ глазахъ, была уже вотъ-вотъ и деревня, и теилая изба, и спасеніе, и отдыхъ, а туть только кръпкая дорога. Но если послушаемся перваго, навърно замерзнемъ, а если послушаемся второго, навърно вывдемъ.

И такъ что же я долженъ дълать, если я одинъ понялъ ученіе Христа и пов'єриль въ него, одинъ среди непонимающихъ и иепсполняющихъ его?

Что мит ділать? Жить какъ вст, или жить по ученію Христа? Я поняль ученіе Христа въ Его заповъдяхъ и вижу, что исполненіе ихъ даеть блаженство и мит и встмъ людямъ міра. Я поняль, что исполненіе этихъ заповъдей есть воля того начала всего, оть котораго произошла и моя жизнь.

Я нонять, кром'в того, что что бы я ни дълаль, я неизбъжно ногибну безсмысленною жизнью и смертью
со всъмъ, окружающимъ меня, если я не буду исиолнять этой воли Отца, и что только въ исполнени ея

единственная возможность спасенія.

Дълая, какъ всѣ, я навѣрно противодѣйствую благу всѣхъ людей, навѣрно дѣлаю противное волѣ Отца жизни, навѣрно лишаю себя единственной возможности улучшить свое отчаяниое положеніе. Дѣлая то, чему Христосъ учитъ меня, я продолжаю то, что дѣлали люди до меня: я содѣйствую благу всѣхъ людей, теперь живущихъ, и тѣхъ, которые будутъ жить нослѣ меня, дѣлаю то, что хочетъ отъ меня Тотъ, Кто произвелъ меня, и дѣлаю то, что одно можетъ спасти меня.

Горить циркь въ Бердичевѣ; всѣ жмутся и душать другь друга, напирая на дверь, которая отворяется внутрь. Является спаситель и говорить: «отстуните отъ двери, вернитесь назадъ; чѣмъ больше вы напираете, тѣмъ меньше надежды снасенія. Вернитесь, и вы найдсте выходъ и снасетесь». Многіе ли, одинъ ли я услыхавти и новѣрить, все равно; но, услыхавти и новѣривши, что же я могу сдѣлать, какъ не то, чтобы нойти назадъ и звать всѣхъ на голосъ снасителя? Задушать, задавять, убыють меня, можеть-быть; но спасеніе для меня все-таки лишь въ томъ, чтобы идти туда, гдѣ единственный выходъ. И я не могу не идти туда. Спаситель долженъ быть точно спаситель, т.-е. точно спасать. И спасеніе Христа ссть точно спасеніе. Онъ явился, сказаль—и человѣчество снасено.

Циркъ горитъ часъ, и надо спѣшить, и люди могутъ не усиѣть спастись. Но міръ горитъ ужъ 1800 лѣть, горитъ съ тѣхъ поръ, какъ Христосъ сказалъ: Я огонь низвелъ на землю; и какъ томлюсь, нока онъ не разгорится, — и будетъ горѣть, нока пе спасутся люди. Не затъмъ ли и люди, не затъмъ ли и горитъ, чтобы люди имъли блаженство снасенія?

И, понявъ это, я понялъ и повърилъ, что Іисусъ не только Мессія, Христосъ, но что Онъ точно и спаситель міра.

Я знаю, что выхода другого нѣтъ ни для меня, ни для всѣхъ тѣхъ, которые вмѣстѣ со мной мучаются въ этой жизни. Я знаю, что всѣмъ, и мнѣ съ ними вмѣстѣ, нѣтъ другого спасенія, какъ исполнять тѣ заповѣди Христа, которыя даютъ высшее доступное моему пониманію благо всего человѣчества.

Больше ли у меня будеть неиріятностей, раньше ли я умру, исиолняя ученіе Христа, мнѣ не страшно. Это можеть быть страшно тому, кто не видить, какъ безсмысленна и ногибельна его личная одинокая жизнь, и кто думаеть, что онъ не умреть. Но я знаю, что жизнь моя для личнаго одинокаго счастья есть величайшая глупость и что послѣ этой глупой жизни я непремѣно только глупо умру. И потому мнѣ совсѣмъ не можеть быть страшно. Я умру такъ же, какъ и всѣ, такъ же, какъ и непсполняющіе ученія; но жизнь моя и смерть будуть имѣть смыслъ и для меня и для всѣхъ. Моя жизнь и смерть будутъ служить спасенію и жизни всѣхъ,—а этому-то и училъ Христосъ.

## IX.

Исполняй всё люди ученіе Христа, и было бы царство Бога на землі; псполняй я одинь — я сділаю самое лучшее для всіхть и для себя. Везъ псполненія ученія Христа ніть спасенія.

«Но гдѣ взять вѣры для того, чтобы псполнять его, всегда слѣдовать ему п никогда не отрекаться отъ него? Вѣрую, Господи, помоги моему невѣрію».

Ученики просили Христа утвердить въ нихъ въру. «Хочу дълать хорошее, и дълаю дурное», говоритъ аностолъ Павелъ.

«Трудно снастись», такъ говорять и думають обыкновенно.

Человъкъ тонетъ и просптъ о снасеніи. Ему но-

дають веревку, которая одна можеть спасти его, а утопающій человѣкъ говорить: утвердите во мнѣ вѣру, что веревка эта спасеть меня. Вѣрю, говорить человѣкъ, что веревка спасеть меня, но помогите моему невѣрію.

Что это значить? Если человѣкъ не хватается за то, что спасаетъ его, то это значитъ только то, что человѣкъ не понялъ своего положенія.

Какъ можетъ хрпстіанинъ, псповъдующій божественность Христа п Его ученія, какъ бы онъ ни ионпмалъ его, говорить, что онъ хочетъ върпть и не можетъ? Самъ Богъ, придя на землю, сказалъ: вамъ предстоятъ въчныя мученія, огонь, въчная тьма кромъшная, и вотъ спасенье вамъ — въ моемъ ученіи п псполненіи его. Не можетъ такой христіанинъ не върпть въ предлагаемое спасеніе, не исполнять Его п говорить: «помоги моему невърію».

Для того, чтобы человъкъ могъ сказать это, надо не только не върпть въ свою погибель, но надо върить въ то, что онъ не погибнетъ.

Дъти попрыгали съ корабля въ воду. Ихъ еще держить теченіе, пенамокшее платье и слабыя ихъ движенія, и они не понимають своей погибели. Сверху изъ убъгающаго корабля выкинута имъ веревка. Имъ говорять, что они навфрно погибнуть, умоляють ихъ съ корабля (притчи-о женщинъ, нашедшей полушку, о пастухъ, нашедшемъ иропавшую овцу, объ ужинъ, о блудномъ сыпъ-говорять только про это); но дъти не върятъ. Они пе върятъ не веревкъ, а тому, что они погибають. Такія же легкомысленныя діти, какъ п онп, увфрили ихъ, что онп всегда, когда п уйдетъ корабль, будуть весело купаться. Дъти не върять въ то, что скоро платье ихъ намокнеть, ручонки намахаются, что они стануть задыхаться, захлебнутся и пойдуть ко дну. Въ это они не върять и только потому не върять въ веревку спасенія.

Какъ дъти, упавшія съ корабля, увърились въ томъ, что они не погибнутъ, и оттого не берутся за веревку, такъ точно и люди, исновъдующе безсмертіе душъ, увърились въ томъ, что они не иогибнутъ, и оттого

не исполняють учение Христа-Бога. Они не върять въ то, во что нельзя не върить, только потому, что они върять въ то, во что нельзя върить.

И воть они взывають къ кому-то: «Утверди въ насъ

въру въ то, что мы не погибнемъ».

Но этого невозможно сдълать. Для того, чтобы у нихъ была въра въ то, что они не погибнутъ, имъ надо перестать дълать то, что ихъ губитъ, и начать дълать то, что ихъ спасаеть—имъ надо взяться за веревку спасенія. А они не хотять этого сдълать, а хотять увърпться въ томъ, что они не погибнутъ, несмотря на то, что на ихъ глазахъ одинъ за другимъ гибнутъ ихъ товарищи. И это-то желаніе свое увърпться въ томъ, чего нътъ, они называютъ върой. Понятно, что имъ всегда мало въры и хочется имъть больше.

Когда я поняль ученіе Христа, только тогда я поняль такъ же, что то, что люди эти называють вѣрой, не есть вѣра и что эту-то самую ложную вѣру и отвергаеть апостолъ Іаковъ въ своемъ посланіп. (Посланіе это долго не принималось церковью и, когда было принято, подверглось нѣкоторымъ пзвращеніямъ: нѣкоторыя слова выкидываются, нѣкоторыя переставляются пли переводятся произвольно. Я оставляю принятый переводъ, исправляя только неточности по Ти-

шендорфскому тексту.)

II, 14. «Что въ томъ иользы, братіп мон,—говорить Іаковъ,—если человѣкъ полагаетъ, что онъ имѣетъ вѣру, а дѣлъ не имѣетъ? Не можетъ вѣра спасти его. 15. Если, напримѣръ, братъ или сестра ходятъ голые, п нѣтъ у нихъ дневного пропитанія. 16. И скажетъ имъ ктонибудь изъ васъ: идите съ Богомъ, грѣйтесь и питайтесь, и вы не дадите имъ того, что нужно для ихъ тѣла, что въ томъ пользы? 17. Такъ-то и вѣра, если отъ нея нѣтъ дѣлъ, мертва сама ио себѣ. 18. И всякій можетъ сказать: у тебя вѣра, а у меня дѣла, покажи мнѣ вѣру твою безъ дѣлъ, а я покажу тебѣ дѣлами моими мою вѣру. 19. Ты вѣришь, что Богъ одинъ — хорошо! и бѣсы вѣрятъ и трепещутъ. 20. Хочешь ли узнать, пустой человѣкъ, что вѣра безъ дѣлъ мертва? 21. Авраамъ, отецъ нашъ, не дѣлами ли

сталъ праведенъ, положивъ сына своего Исаака на жертвенникъ? 22. Видишь, что въра содъйствовала дъламъ его, а дълами совершилась въра? 24. Видите, что дълами становится праведнымъ человъкъ, а не върою только. 26. Потому что такъ же, какъ тъло, безъ души мертво, такъ и въра безъ дълъ мертва".

Таковъ говорить, что единственный признакъ вѣры—
дѣла, вытекающія изъ нея, и что потому вѣра, изъ
которой не вытекаютъ дѣла, есть только слова, которыми какъ ни накормиць никого, такъ и не сдѣлаешь
себя праведнымъ и не спасешься. И потому вѣра, изъ
которой не вытекаютъ дѣла, не есть вѣра. Это только
желаніе вѣрить во что-нпбудь, это только ошибочное
утвержденіе на словахъ, что я вѣрю въ то, во что я
не вѣрю.

Въра, по отому опредълению, есть то, что содъйствуетъ дъламъ, а дъло то, что совершаетъ въру, т.-е.

то, что дълаетъ въру върою.

Іуден говорили Христу (Іоан. VI, 30): «Какое же Ты дать знаменіе, чтобы мы увидѣли и повѣрили Тебѣ? Что Ты дѣлаеть?»

Это же говорили ему, когда Онъ былъ на крестъ. Марк. XV, 32. «Пусть сойдетъ теперь съ креста, чтобы мы видъля, и увъруемъ.

Мө. XXVII, 42. «Другихъ спасалъ, а Себя Самого не можетъ спасти! Если Онъ Царь Израилевъ, пусть те-

перь сойдеть съ креста, и увъруемъ въ Него».

И на такое требование успления въры Христосъ отвъчаетъ имъ, что желание ихъ напрасно и что ничъмъ нельзя заставить ихъ върить тому, во что они не върятъ (Лук. ХХІІ, 67). Онъ говоритъ: «Если скажу вамъ, вы не повърите (Іоан. Х, 25). Я сказалъ вамъ, и не върите. 26. Вы не върите, ибо вы не изъ овецъ Монхъ, какъ Я сказалъ вамъ».

Іуден требують того же, что требують церковные христіане, чего-нибудь такого, что заставило бы ихъ вившнимъ образомъ повърить въ ученіе Христа. П Онъ отвъчаетъ имъ, что это невозможно, и объясняетъ имъ, почему невозможно. Онъ говоритъ, что они не могутъ върить нотому, что они не изъ овецъ Его, т.-е.

не слѣдують тому пути жизни, который Онъ показаль овцамъ Своимъ. Онъ объясняеть (Іоан. V, 44), въ чемъ различіе Его овецъ и другихъ, объясняеть, почему одни вѣрятъ, а другіе нѣтъ, и на чемъ зиждется вѣра. «Какъ вы можете вѣровать,—говоритъ Онъ,—когда другъ отъ друга принимаете до ξα ученіе \*), а то ученіе, которое отъ единаго Бога, того не ищете?»

Чтобы върить, говоритъ Христосъ, надо искать то ученіе, которое отъ одного только Бога. Говорящій отъ себя ищетъ свое личное ученіе (δόξαν τήν ἔδιαν), а кто ищетъ ученіе пославшаго его, тотъ истиненъ и

нътъ неправды въ немъ (Іоан. VII, 18).

Ученіе о жизни (докса) есть основа въры.

Поступки всё вытекають изъ вёры. Вёры же всё вытекають изъ (докса) того смысла, который мы приписываемъ жизни. Поступковъ можетъ быть безчисленное количество, вёръ тоже очень много; но ученій о жизни (докса) есть только два: одно изъ нихъ отрицаетъ, а другое признаетъ Христосъ. Одно ученіе—то, которое отрицаетъ Христосъ, состоитъ въ томъ, что личная жизнь есть что-то дёйствительно существующее и принадлежащее человёку. Это то ученіе, котораго держалось и держится большинство людей и изъ котораго вытекаютъ всё разнообразныя вёры людей міра и всё ихъ поступки. Другое ученіе—то, которое проповёдывали всё пророки и Христосъ: именно, что жизнь наша личная получаетъ смыслъ только въ исполненіи воли Бога.

Если человѣкъ имѣетъ ту докса, что важнѣе всего его личность, то онъ будетъ считать, что его личное благо есть самое главное и желательное въ жизни и, смотря по тому, въ чемъ онъ будетъ полагать это благо — въ пріобрѣтеніи ли имѣнья, въ знатности ли, въ славѣ, въ удовлетвореніи ли похоти и пр., у него будетъ соотвѣтственная этому взгляду вѣра, и всѣ поступки его будутъ всегда сообразны съ нею.

<sup>\*)</sup> δόξα, какъ и во многихъ мѣстахъ, совершенио неправильно переводится словомът елава: δόξα отъ δοχέω, значитъ возгрвите; сужлемие; ученто:

Если докса человъка — другая, если опъ понимастъ жизнь такъ, что смыслъ ея только въ исполнении воли Бога, какъ ионималъ это Авраамъ и какъ училъ этому Христосъ, то, смотря по тому, въ чемъ онъ будетъ иолагать волю Бога, у него будетъ и соотвътствующая этому взгляду въра, и всъ постуики его будутъ всегда сообразны съ нею.

Вотъ почему и не могутъ върующіе въ благо личной жизни новърить въ ученіе Христа. И вет усилія ихъ повърить этому всегда останутся тщетны. Чтобы повърить, имъ падо измънить свой взглядъ на жизнь. А нока они не измънили его, дъла ихъ будутъ всегда совпадать съ ихъ върой, а не съ ихъ желаніями и словами.

Желаніс вфрить въ ученіе Христа тѣхъ, которые просили у Него знаменій, и нашихъ върующихъ не совиадаеть и не можеть совпадать съ ихъ жизнью, какъ бы они ии старались объ этомъ. Они могуть молиться Христу-Богу, иричащаться, дёлать дъла человъколюбія, стронть церкви, обращать другихъ; они все это и дълають, но не могуть дълать дълъ Христа, потому что дъла эти вытскаютъ изъ въры, основанной на совсъмъ другомъ ученіи (докса), чьмъ то, которос они иризнають. Они не могуть принссти въ жертву единственнаго сына, какъ это сдфлалъ Авраамъ, между тъмъ какъ Авраамъ не могъ даже задуматься надъ тъмъ, принести или не принести своего сына въ жертву Богу, тому Богу, который одинъ давалъ смыслъ и благо его жизни. И точно такъ же Христосъ и ученики Его не могли не отдавать своей жизни другимъ, потому что въ этомъ одномъ были смыслъ п благо ихъ жизии. Изъ этого-то исиониманія сущности въры и вытекаеть то страннос жсланіе людей -- сделать такъ, чтобы новерить въ то, что жить по ученію Христа лучше, тогда какъ всёми силами души, согласно съ вёрой въ благо личной жизни, имъ хочется жить противно этому ученію.

Основа въры есть смыслъ жизни, изъ котораго вытекаетъ оцънка того, что важно и хорошо въ жизни, и того, что неважно и дурно. Оцънка всъхъ явленій

жизни есть въра. II какъ теперь люди, пмъя въру, основанную на своемъ учени, никакъ не могуть согласовать ее съ върою, вытекающей изъ ученія Христа, такъ не могли этого сдълать и ученики Его. И это недоразумъніе много разъ ръзко и ясно выражено въ Евангелін. Ученики Христа много разъ просили Его утвердить ихъ въру въ то; что Онъ говорилъ: Мо. ХХ, 20-28 п Марк. Х, 35-45. По обоимъ Евангеліямъ, послѣ слова, страшнаго для каждаго върующаго въ личную жизнь и полагающаго благо въ богатствъ міра, послѣ словъ о томъ, что богатый не войдеть въ царство Бога, и послъ еще болъе страшныхъ для людей, вфрующихъ только въ личную жизнь, словъ о томъ, что кто не оставить всего и жизни своей ради ученія Христа, тоть не спасется, — Петръ спрашиваеть: что же будеть намъ, последовавшимъ за тобой п оставившимъ все? Потомъ, по Марку, Іаковъ и Іоаннъ сами, а по Матоею ихъ мать, просять Его, чтобы Онъ еделаль такь, чтобы они сели но объимъ сторонамъ Его, когда Онъ будеть въ славъ. Они просятъ, чтобы Онъ утвердилъ ихъ въру объщаніемъ награды. На вопросъ Петра Інсусъ отвъчалъ притчей о нанятыхъ въ разное время работникахъ (Ме. XX, 1-16); на вопросъ же Іакова Онъ говорить: вы сами не знаете, чего хотите, т.-е. вы просите невозможнаго. Вы не понимаете ученія. Ученіе—въ отреченіи отъ личной жизни, а вы просите личной славы, личной награды. Пить чашу (провести жизнь) вы можете такую же, какъ и я, но сесть справа и слева отъ меня, т.-е. быть равными мет, этого никто не можеть сдълать. II туть Христосъ говорить: только въ мірской жизпи спльные міра пользуются и радуются славой и властью личной жизни; но вы, ученики мои, должны знать, что смыслъ жизни человъческой не въ личномъ счастью, а въ служенін всёмъ, въ униженіи передъ всёми. Человъкъ не затъмъ живеть, чтобы ему служили, а затемъ, чтобы самому служить и отдавать свою личную жизнь, какъ выкупъ за всѣхъ. Христосъ на требованіе учениковъ, показавшее ему все непониманіе ими Его ученія, не приказываеть имъ върить, т.-е. измънить ту оценку благъ и золъ жизни, которая вытекаетъ изъ ихъ ученія (Онъ знаетъ, что это невозможно), а разъясняетъ имъ тотъ смыслъ жизни, на которомъ зиждется вера, т.-е. истинная оценка того, что

хорошо и дурно, важно и неважно.

На вопросъ Петра (Мр. Х, 28), что намъ будетъ, какая награда за наши жертвы, Хрьстосъ отвъчаеть притчей о работникахъ, нанятыхъ въ разное время и получившихъ одинаковую награду. Христосъ разъясняетъ Петру его непонимание учения, отъ котораго н зависить отсутствие его вфры. Христось говорить: только въ жизни личпой п безсмысленной дорого и важно возпатраждение за работу по мъръ работы. Въра въ вознаграждение за работу по мъръ работы вытекаеть изъ ученія о личной жизни. Въра эта зпждется на предположение о правахъ, которыя мы будто пмћемъ на что-то; но правъ человћкъ ни на что не имъеть и пе можеть имъть; онъ только имъеть обязательства за благо, данное ему, и потому ему нельзя считаться ин съ къмъ. Отдавъ всю свою жизнь, онъ все-таки не можеть отдать того, что ему дано, и потому хозяинъ не можеть быть несправедливъ къ нему. Если же человъкъ заявляетъ права на свою жизнь, считается съ началомъ всего, съ темъ, что дало ему жизнь, то этимъ онъ только показываеть, что онъ не понимаеть смысла жизни.

Люди, получивъ счастье, требуютъ еще чего-то. Люди эти стояли на базаръ праздные и несчастные — не жили. Хозяинъ взялъ ихъ и далъ высшее счастье жизни—трудъ. Они приняли милость хозяина и потомъ остались недовольны. Они недовольны потому, что у нихъ нътъ яснаго сознанія своего положенія. Они пришли на работу съ своимъ ложнымъ ученіемъ о томъ, что они имъютъ право на свою жизнь и на свой трудъ и что поэтому ихъ трудъ долженъ быть вознагражденъ. Они не понимаютъ того, что этотъ трудъ есть самое высшее благо, которое дано имъ и за которое имъ падо только стараться возвратить такое же благо, а нельзя требовать вознагражденія. П потому люди, имъющіе такое же, какъ эти работники,

превратное понятіе о жизни, не могуть имъть правильной и истинной въры.

Притча о хозяинт и работникт, пришедшемъ съ поля, сказанная въ отвттъ на прямую просьбу учениковъ утвердить, умножить въ нихъ втру, еще яснте опредъляетъ основу той втры, которой учитъ Христосъ.

Луки XVII, 3—10. На слова Христа, что надо брату прощать не разъ, а семь разъ семьдесять, ученики, ужасаясь трудности исполненія этого правила, говорять: да, но... надо върить, чтобъ исполнять это; утверди же, умножь въ насъ въру; какъ прежде они спрашивали: что имъ за это будетъ? такъ и теперь сирашивають о томъ же самомъ, что говорять всъ такъ называемые христіане. Хочу върить, но не могу; утверди въ насъ въру въ то, что веревка спасенія спасеть насъ. Они говорятъ: сдълай такъ, чтобы мы върили, —то самое, что говорили Ему іудеи, требуя отъ Него чудесъ. Чулесами или объщаніями наградъ сдълай такъ, чтобы

мы върили своему спасенію.

Ученики говорять такъ, какъ мы говоримъ: хорошо бы было сдёлать такъ, чтобы намъ. живя той жизнью одинокой, своевольной, которой мы живемъ, върить еще, что, если мы будемъ исполнять учение Бога, намъ будеть еще лучше. Мы всъ предъявляемъ это противное всему смыслу ученія Христа требованіе и удивляемся, что никакъ не можемъ повърить. И на это-то самое коренное недоразумѣніе, бывшее тогда, какъ п теперь, Онъ отвъчаетъ притчей, въ которой показываетъ, что есть истинная въра. Въра не можетъ произойти отъ довърія къ тому, что онъ скажеть; въра происходить только отъ сознанія своего положенія. Въра зиждется только на разумномъ сознаніи того, что лучше ділать, находясь въ извъстномъ положении. Онъ показываеть, что нельзя возбудить въ другихъ людяхъ эту въру объщаніемъ наградъ и угрозой наказанія, что это будеть довъріе очень слабое, которое разрушится при первомъ некушенін, что та віра, которая горы едвигаеть, та, которую ничто поколебать не можеть, зиждется па зовланій неизбъжной погибели и того единственнаго впасенія, которое возможно въ втомъ положеніц

Для того, чтобы имѣть вѣру, не нужно никакихъ объщаній наградъ. Нужно понять, что единственное пасеніе отъ неизбѣжной погибели жизни есть жизнь общая по волѣ хозяина. Всякій, понявшій это, не бутегь искать утвержденія, а будетъ спасаться безъ всянихъ увѣщаній.

На просьбу учениковъ утвердить въ нихъ втру (ристосъ говорить: когда хозяинъ придетъ съ работшкомъ съ поля, то не велить ему сейчась объдать, велить убрать скотину и служить, а нотомъ ужъ раотникъ садится за столъ и объдаетъ. Работникъ все то дълаетъ и не считаетъ себя обиженнымъ, и не хваится и не требуеть благодарности или награды, а наетъ, что это такъ должно быть и что онъ дълаеть олько то, что нужно, что это есть необходимое услоие службы и вмъстъ съ тъмъ истинное благо его жизни. Гакъ и вы, говорить Христосъ, когда сделаете все, то вамъ вельно, считайте, что вы сдълали только то, то должны были делать. Кто пойметь свое отношение ть хозяину, тотъ пойметъ, что, только покоряясь волѣ созяина, онъ можеть имъть жизнь, и будеть знать, въ имъ ero благо, и будетъ имъть въру, для которой не будеть ничего невозможнаго. Воть этой то въръ п учить Кристосъ. Въра, по ученію Хрпста, зиждется на раумномъ сознаній смысла своей жизни.

Основа въры, по ученію Хрпста, есть свъть.

Іоан. І, 9—12. Былъ свѣть истинный, который провъщаеть всякаго человѣка, приходящаго въ міръ. 0. Въ мірѣ былъ, и міръ произошелъ черезъ Него, и міръ Его не позналъ. 11. Пришелъ къ своимъ, и воп Его не приняли. 12. А тѣмъ, которые приняли Его, вѣрующимъ во имя Его, далъ власть быть чадами Вожіими. loaн. III, 19—21. Судъ же \*) состоитъ въ томъ, ито свѣтъ пришелъ въ міръ; но люди болѣе возлюбили въму. нежели свѣтъ; потому что дѣла ихъ были злы. 20. Ибо всякій, дѣлающій худыя дѣла, ненавидить вѣтъ и не идетъ къ свѣту, чтобы не обличились дѣла го, потому что они злы. 21. А поступающій по правдѣ

<sup>\*)</sup> Судъ-хріск-виачить не судъ, а разділенів.

идеть къ свъту, дабы явны были дъла его, пот что они въ Богъ содъланы.

Для того, кто поняль ученіе Христа, не можеть б вопроса объ утвержденіи вѣры. Вѣра, по ученію Хрис зиждется на свѣтѣ, истинѣ. Христосъ нигдѣ не при ваеть къ вѣрѣ въ себя; онъ призываетъ только къ в въ пстину.

Ioaн. VIII, 40. Онъ говорить іудеямь: Вы иш убить Меня, человѣка, сказавшаго вамъ истину, ко

рую слышаль отъ Бога.

46. Кто изъвасъ обличитъ Меня въ неправдъ? Если Я говорю истину, почему вы не върите Миъ? То XVIII, 37. Онъ говорить: Я на то родился и на то и шелъ въ міръ, чтобы свидътельствовать объ исти Всякій, кто отъ истины, слушаетъ голоса Моего.

Іоан. XIV, 6. «Онъ говорить: Я-путь и истина

жизнь».

«Отецъ,—говорить Онъ ученикамъ въ той же гл (16), — дасть вамь другого утѣшителя, и тоть будеть вами во вѣкъ. Утѣшитель этотъ —-Духъ истины, ко раго міръ не видитъ и не знаетъ, а вы знаете, поте что Опъ при васъ и въ васъ будетъ».

Опъ говоритъ, что все Его ученіе, что Онъ с

есть пстипа.

Ученіе Христа есть ученіе объ истинъ. И пото въра Христа не есть довъріе во что-нибуль, касающе Інсуса, но знаніе истины. Въ ученіе Христа нел увърять никого, нельзя подкупать ничъмъ къ исполнію его. Кто понимаетъ ученіе Христа, у того и деть въра въ него, потому что ученіе это — исти А кто знаетъ истину, нужную для его блага, тотъ можетъ пе върить въ нее, и потому человъкъ, поняви что онъ истиню тонеть, пе можетъ не взяться за ревку спасенія. И вопросъ, какъ сдълать, чтобы по рить, есть вопросъ, выражающій только непонима ученія Інсуса Христа.

Χ.

Мы говоримъ: «трудно жить по ученію Хрпста!» какъ же не трудно, когда мы сами старательно в

изнью нашей екрываемъ отъ себя наше положение и арательно утверждаемъ въ себъ довъріе къ тому, что ише положение совствить не то, какое ссть, а соверенно другое. И это-то довъріе, назвавъ его върою, ы возводимъ во что-то священное и встми средстваи — насиліемъ, дъйствіемъ на чувства, угрозами, стью, обманомъ-заманиваемъ къ этому ложному дорію. Въ этомъ требованіи довърія къ невозможному неразумному мы доходимъ до того, что самую неизумность того, къ чему мы требуемъ довърія, считемъ признакомъ истипности. Нашелся человъкъ хританинъ, который сказалъ: credo quia absurdum, и ругіс христіане съ восторгомъ повторяють это, предэлагая, что нельпость есть самое лучшее средство ія наученія людей истинъ. Недавно въ разговоръ со ной одинъ ученый и умный человъкъ сказалъ мнъ, о христіанское ученіе, какъ нравственное ученіе о изни, не важно. «Все это, -сказалъ онъ мив. -можно тити у стоиковъ, у браминовъ, въ Талмудъ. Сущность эпстіанскаго ученія не въ этомъ, а въ теозофическомъ ленін, выраженномъ въ догматахъ». То-ссть не то ррого въ христіанскомъ ученін, что въчно и общечеовъчно, что нужно для жизни и разумно, а важно и рого въ христіанствъ то, что совершенно непонятно потому ненужно, и то, во имя чего побиты милліоны одей.

Мы составили себѣ ни на чсмъ, кромѣ какъ на наей злости и личныхъ похотяхъ, основанное ложнос редставленіе о нашей жизни и о жизни міра, и вѣру это ложное представленіе, связанное внѣшнимъ обрамъ съ ученіемъ Христа, считаємъ самымъ нужнымъ важнымъ для жизни. Не будь этого вѣками поддериваемаго людьми довѣрія ко лжп, ложь нашего предзавленія о жизни и истина ученія Христа обнаружитсь бы давно.

Ужасно сказать (но мнѣ иногда кажется): не будь все ученія Христа съ церковнымъ ученіемъ, выросимъ на немъ, то тѣ, которые теперь называются хриганами, были бы гораздо ближе къ ученію Христа, с. къ разумному ученію о благѣ жизни, чѣмъ они

теперь. Для нихъ не были бы закрыты правственни ученія пророковъ всего человъчества. У нихъ были ( свои маленькіе пропов'ядники истины, и они в'ярили ( имъ. Но теперь вся истина открыта, и вся истина э показалась такъ страшна темъ, чьи дела были зл что они перетолковали ее въ ложь, и люди потеря довъріе къ истинъ. Въ нашемъ европейскомъ общест на заявленіе Христа, что Онъ пришелъ въ міръ д того, чтобы свидътельствовать объ истинъ, и что п тому всякій, кто отъ истины, слышить Его, - на э слова всѣ давно уже отвѣчали себѣ словами Пилат ито есть истина? Эти слова, выражающія такую грус ную и глубокую пронію надъ однимъ римлянином мы приняли взаправду и сдѣлали ихъ своей вѣро Всѣ въ нашемъ мірѣ живуть не только безъ истин не только безъ желанія узнать ее, но съ твердой ув ренностью, что изъ всёхъ праздныхъ занятій сам праздное есть исканіе истины, опредъляющей жиз человѣческую.

Ученіе о жизни—то, что у всёхъ народовъ до н шего европейскаго общества всегда считалось самым важнымъ, то, про что Христосъ говорилъ, что оно ед ное на потребу, — это-то одно исключено изъ наше жизни и всей деятельности человъческой. Этимъ з нимается учрежденіе, которое называется церковь п въ которое никто, даже составляющіе это учреждиіе, давно уже не въритъ.

Единственное окно для свъта, къ которому обращее глаза всъхъ мыслящихъ, страдающихъ, заслонено. В вопросъ, что я, что мнъ дълать, нельзя ли мнъ обле чить жизнь мою по ученію того Бога, который, по в шимъ словамъ, пришелъ спасти насъ, мнъ отвъчают исполняй предписаніе властей и върь церкви. Но о чего же такъ дурно мы живемъ въ этомъ міръ? спр шиваетъ отчаянный голосъ. Зачъмъ все это зло, н ужели нельзя мнъ своей жизнью не участвовать и этомъ злъ? Неужели нельзя облегчить это зло? Отв чаютъ: нельзя. Желаніе твое прожить жизнь хороп и помочь въ этомъ другимъ есть гордость, прелест Одно, что можно—это спасти себя, свою душу для бу

ищей жизни. Если же не хочешь участвовать въ злъ ра, то уйди изъ него. Путь этотъ открытъ каждому, вворитъ ученіе церкви, но знай, что, избирая этотъ уть, ты долженъ уже не участвовать въ жизни міра, перестать жить и медленно самъ убивать себя. Есть олько два пути, говорять намъ наши учители: въритъ повиноваться намъ и властямъ и участвовать въ томъ иъ, которое мы учредили, или уйти изъ міра и идти в монастырь, не спать и не ъсть или на столбъ гноить вою илоть, сгибаться и разгибаться и ничего не дъть для людей; или признать ученіе Христа неисполимымъ и потому признать освященную религіей безыконность жизни; или отречься отъ жизни, что равнотьно медленному самоубійству.

Какъ ни удивительно кажется понявшему ученіе риста то заблужденіе, по которому признается, что неніе Христа очень хорошо для людей, но неисполимо, но заблужденіе. по которому признается, что жловѣкъ, желающій не на словахъ, а на дѣлѣ исполить ученіе Христа, долженъ уйти изъ міра, — еще цивительнѣе.

Заблужденіе, — что челов'тку лучше удалиться отъ іра, чёмъ иодвергаться искушеніямъ міра, есть старе заблуждение, давно извъстное евреямъ, но соверенно чуждое не только духу христіанства, но и іудаизу. Противъ этого-то заблужденіе задолго еще до риста написана повъсть о пророкъ Іонъ, столь люимая и часто приводимая Христомъ. Мысль повъсти ть начала до конца одна: Іопа пророкъ хочеть быть инъ праведнымъ и удаляется отъ развращенныхъ одей. Но Богъ показываетъ ему, что онъ-пророкъ, о онъ затъмъ только и нуженъ, чтобы сообщить загудшимъ людямъ свое знаніе пстины, а потому онъ убъгать долженъ оть заблудшихъ людей, а жить ь общеній съ ними. Іона брезгаеть развращенными иневитянами и убъгаеть отъ нихъ. Но какъ ни убъеть Іона оть своего назначенія, Богъ приводить его ерезъ кита къ ниневитянамъ, и дълается то, чего очеть Богъ, т.-е. ниневитяне принимають черезъ Іону леніе Бога, — и жизнь ихъ делается лучше. Но Іона

не только пе радуется тому, что онъ-орудіе воли кіей, но досадуеть, ревнуеть Бога къ инневитянами ему хотвлось бы одному быть разумнымъ и хороши Онъ удаляется въ пустыню, плачется на свою суд и упрекаетъ Бога. И тогда надъ Іоной вырастаетъ одну ночь тыква, защищающая его оть солнца, а другую ночь червь съёдаеть эту тыкву. Іона е отчаяпиве упрекаеть Бога за то, что дорогая ему т ва пропала. Тогда Богъ говоритъ ему: тебъ жа тыквы, которую ты называешь своей, она въ одну н выросла и въ одну ночь пропала, а Мнъ развъ жалко было огромнаго народа, который погибаль, ж какъ животныя, не умъя отличить правой руки лѣвой! Твое знаніе истины на то только и нужно бы чтобы передать его тъмъ, которые не имъли его.

Христось зналь эту повъсть и часто приводиль но, кромъ того, въ Евангеліяхъ разсказано, какъ Са Христось посл'є пос'єщенія удалившагося въ пусты Іоанна Крестителя, передъ пачаломъ Своей проповъ подналъ тому же искушенію и какь Онъ быль отведе діаволомъ (обманомъ) въ пустыню для искушенія, какъ Онъ побъдилъ обманъ этотъ и въ силъ духа в нулся въ Галилею, и какъ съ тъхъ поръ, уже не г шаясь никакими развратными людьми, провелъ жи среди мытарей, фарисеевъ и гръшниковъ, научая в

истинъ\*).

По церковному же ученію Христосъ-Богочелові

<sup>\*)</sup> Лк. IV, 1, 2. Христосъ отведенъ въ пустыню обманомъ, чт тамъ быть искущаемымъ. Мв. IV, 3, 4. Обманъ говеритъ Хри что онъ не сынъ Бога, если не можетъ изъ камией савлать хл Христось говорить: я могу жить безъ хльба, я живъ тьмь, что и нуто въ меня Богомъ. Тогда обманъ говоритъ: если ты живъ т чтэ вдунуто въ тебя Богомъ, то бросься съ высоты; ты убъешь пло но духъ, вдунутый въ тебя Богомь, не погибнетъ. - Христосъ от частъ: жизнь моя во плоти есть в ля Бога. Убить свою плоть з читъ идти прогивъ воли Бога-искумать Бога. Мо. IV, 8-11. То обманъ говоритъ: если такъ, то и служи илоти, какъ всв люди плоть вознаградить тебя. Христосъ отвъчаетъ: я безсвлень н плотью, жизнь моя въ духв: но уничтожить плоть я не могу, пот что духъ вложенъ въ мою плоть волею Бога, и потому, живя во ило я могу служить только Отпу своему, Богу. И Христосъ идетъ пустыни въ міръ.

лъ намъ примъръ жизни. Всю извъстную намъ жизнь юю Христосъ проводить въ самомъ водоворотъ жизни: мытарями, блудницами, въ Іерусалимъ, съ фарисси. Главныя заповъдн Христа—любовь къ ближнему проповъданіе другимъ Его ученія. И то и другое ебуетъ постояннаго общенія съ міромъ. И вдругъ в этого дълается тотъ выводъ, что но ученію Хринадо уйти отъ всъхъ, ни съ къмъ не имъть никаго дъла и стать на столбъ. Чтобы слъдовать приру Христа, оказывается, что надо дълать совершенобратное тому, чему Онъ училъ, и тому, что Онъ далъ.

Ученіе Христа, по церковнымъ толкованіямъ, предзвляется какъ для мірскихъ людей, такъ и для мошествующихъ не ученіемъ о жизпи—какъ сдѣлать лучше для себя и для другихъ, а ученіемъ о томъ, что надо вѣрить свѣтскимъ людямъ, чтобы, живя рно, все-таки спастись на томъ свѣтѣ, а для монавствующихъ—тѣмъ, какъ для себя сдѣлать эту жизнь зе хуже, чѣмъ она есть.

Но Христосъ учить не этому.

Христосъ учить истинь, и если истина отвлеченная гь истина, то она будеть истиною и въ дъйствительсти. Если жизнь въ Богъ есть сдиная жизнь истиня, блаженная сама въ себъ, то она истинна, блаженздъсь, на земль, при всъхъ возможныхъ случайнояхъ жизни. Если бы жизнь здёсь не подтверждала учеи Христа о жизни, то это учение было бы не истинно. Христосъ не призываеть къ худшему оть лучшаго, а, иротивъ, къ лучшему отъ худшаго. Онъ жалветъ дей, которые ему представляются, какъ растеряния, погибающія безъ постуха овцы, и объщаеть пиъ стуха и хорошее пастбище. Онъ говорить, что учеки Его будутъ гонамы за Его учение и должны терть и переносить гоненія міра съ твердостью. Но гь не говорить, что, сладуя Его ученію, они будуть опъть больше, чъмъ слъдуя ученію міра; напротивъ, гь говорить, что тв, которые будуть следовать учео міра, тѣ будуть несчастны, а тѣ, которые будуть вдовать Его ученію, тъ будуть блаженны.

Христосъ учитъ не спасенію вѣрою, или аскетизм т.-е. обману воображенія, или самовольнымъ мученія въ этой жизни, но Онъ учитъ жизни такой, при кот рой, кромѣ спасенія отъ иогибели личной жизни, еги здѣсь, въ этомъ мірѣ, меньше страданій и боль радостей, чѣмъ при жизни личной.

Христосъ, открывая Свое ученіе, говорить людям что, исполняя Его ученіе даже среди неисполняющих они не будуть оть этого несчастливье, чьмъ прежд но, напротивь, будуть счастливье, чьмъ ть, котори не будуть исполнять этого. Христосъ говорить, ч есть върный мірской расчеть не заботиться о жиз

міра.

«И началь Петръ говорить Ему: вотъ мы оставиль все и послѣдовали за Тобою. Что намъ будетъ? Іису сказаль въ отвѣтъ: истинно говорю вамъ: нѣтъ ник го, кто оставилъ бы домъ, или братьевъ, или сестер или отца, или мать, или жену, или дѣтей, или земъ ради Меня и Евангелія и не получилъ бы нынѣ, время сіе, среди гоненій, во сто кратъ болѣе домов и братьевъ, и сестеръ, и отцовъ, и матерей, и дѣте и земель, а въ вѣкѣ грядущемъ жизни вѣчной» (МХІХ, 27, 29; Мр. Х, 28—30; Луки XVIII, 28—30).

Христосъ, правда, упоминаетъ, что тѣмъ, котори послушаютъ Его, иредстоятъ гоненія отъ тѣхъ, кот рые не послушаютъ Его; но Онъ не говоритъ, что ученики что-нибудь потеряли отъ этого. Наиротив Онъ говоритъ, что ученики Его будутъ имѣть здѣсвъ мірѣ этомъ, больше радостей, чѣмъ не ученики.

Что Христосъ говорить и думаетъ это, въ этомъ и можетъ быть сомнънія и по ясности Его словъ, и и смыслу всего ученія, и по тому, какъ жилъ Онъ, и и тому, какъ жили Его ученики. Но правда ли это?

Разбирая отвлеченный воиросъ о томъ, чье иолож ніе будеть лучше: учениковъ Христа или учеников міра, нельзя не видѣть, что положеніе учениковъ Христа должно быть лучше уже иотому, что ученики Христ дѣлая всѣмъ добро, не будутъ возбуждать ненавист въ людяхъ. Ученики Христа, не дѣлая никому злямогутъ быть гонимы только злыми людьми; ученик

же міра должны быть гонимы всеми, такъ какъ законъ жизни учениковъ міра есть законъ борьбы, т.-е. гоне-ніе другъ друга. Случайности же въ страданіи — тъ же, какъ для тѣхъ, такъ и для другихъ, съ тою толь-ко разницей, что ученики Христа будутъ готовы къ нимъ, а ученики міра всѣ силы души будуть употреблять на то, чтобы избъжать ихъ, и что ученики Христа, страдая, будуть думать, что ихъ страданія нужны для міра, а ученики міра, страдая, не будуть знать, зачѣмъ они страдають. Разсуждая отвлеченно, положенія учениковъ Христа должно быть выгодиѣе положенія учениковъ міра. Но такъ ли оно на дѣлѣ?

Чтобы провърить это, пусть всякій вспомнить всъ тяжелыя минуты своей жизни, всф тфлесныя и душевныя страданія, которыя онъ перенесь и переносить, п спросить себя, во имя чего онъ переносить всѣ эти несчастія: во имя ученія міра или Христа? Пусть всякій искренній челов'якъ вспомнить хорошснько всю свою жизнь, и онъ увидить, что никогда, пи одного раза онъ не пострадаль отъ исполненія ученія Христа, но большинство несчастій его жизни произопіли только оттого, что онъ, въ противность своему влеченію, слѣдовалъ связывавшему его ученію міра. Въ своей исключительно счастливой въ мірскомъ

смыслъ жизни я наберу страданій, понесенныхъ мною во имя ученій міра, столько, что ихъ достало бы на хорошаго мученика во имя Христа. Всъ самыя тяжелыя минуты моей жизии, начиная отъ студенческаго пьянства и разврата до дуэлей, войны и до того нездоровья и тъхъ неестественныхъ и мучительныхъ условій жизин, въ которыхъ я живу теперь, - все это

есть мучительство во имя ученія міра. Да, и я говорю про свою, еще исключительно счастливую въ мірскомъ смысль, жизнь. А сколько мучениковъ, пострадавшихъ и теперь страдающихъ за ученіе міра страданіями, которыхъ я не могу даже живо представить себъ!

Мы не видимъ всей трудности и опасности исполненія ученія міра только потому, что мы считаемъ, что все, что мы переносимъ для него, пеобходимо.

Мы увърились въ томъ, что всѣ тѣ несчастія, которыя мы сами себѣ дѣлаемъ, суть псобходимыя условія нашей жизни, и потому не можемъ понять, что Христосъ учитъ именно тому, какъ намъ избавиться отъ нашихъ несчастій и жить счастливо.

Чтобы быть въ состояніи обсудить вопрось о томъ, какая жизнь счастливье, намъ надо хоть мысленно отрышиться отъ этого ложнаго представленія и безъ предвзятой мысли оглянуться на себя и вокругъ себя.

Пройдите по большой толив людей, особенно городскихь, и вглядитесь въ эти истомленныя, тревожныя, больныя лица и иотомъ вспомните свою жизнь и жизнь людей, подробности которой вамъ удалось узнать; вспомните всв тв насильственныя смерти, всв тв самоубійства, о которыхъ вамъ довелось слышать, и спросите: во имя чего всв эти страданія, смерти и отчанія, приводящія къ самоубійствамъ? И вы увидите, какъ ни странно это кажется сначала, что девять десятыхъ страданій людей несутся ими во имя ученія міра, что всв эти страданія не нужны и могли бы не быть, что большинство людей—мученики ученія міра. На-дняхъ, въ осеннее дождливое воскресенье, я про-

На-дняхъ, въ осеннее дождливое воскресенье, я профхалъ по конкѣ черезъ базаръ Сухаревой башни. На протяженіи полуверсты карета раздвигала сплошную толпу людей, тотчасъ же сдвигавшуюся сзади. Съ утра до всчера эти тысячи людей, изъ которыхъ большинство голодные и оборванные, толкутся здѣсь въ грязи, ругая, обманывая и ненавидя другъ друга. То же происходитъ на всѣхъ базарахъ Москвы. Вечеръ люди эти проведутъ въ кабакахъ и трактирахъ. Ночь — въ своихъ углахъ и конурахъ. Воскресеніе — это лучшій день ихъ недѣли. Съ ионедѣльника въ своихъ зараженныхъ конурахъ они опять возьмутся за постылую работу.

Вдумайтесь въ жизнь всѣхъ этихъ людей, въ то положеніе, которое они оставили, чтобы избрать то, въ которое они сами себя поставили, и вдумайтесь въ тотъ неустанный трудъ, который вольно несутъ эти люди, —мужчины и женщины, —и вы увидите, что это истинные мученики. Всв эти люди побросали дома, поля, отцовъ, братьевъ, часто женъ и дѣтей, отреклись отъ всего, даже отъ самой жизни, и пришли въ городъ для того, чтобы пріобрѣсти то, что но ученію міра считается для каждаго изъ нихъ нсобходимымъ. И всв опи, не говоря уже о тѣхъ десяткахъ тысячъ несчастныхъ людей, потсрявшихъ все и перебивающихся требухой и водкой въ ночлежиыхъ домахъ,—всв, начиная отъ фабричнаго, извозчика, швен, проститутки до богачакупца и министра и ихъ женъ, всв несутъ самую тяжелую и неостественную жизнь и все-таки не пріобрѣли того, что считается для нихъ пужнымъ по ученію міра.

Понщите между этими людьми и найдите отъ бъдняка до богача-такого человъка, которому бы хватало того, что опъ зарабатываетъ, на то, что опъ считаетъ пужнымъ, необходимымъ по ученію міра, и вы увидите, что ве найдете и одного на тысячу. Всякій бьется изъ встхъ сплъ, чтобы пріобртсть то, что не пужно для него, но требуется отъ него ученіемъ міра п отсутствіе чего составляеть его несчастье. И какъ, полько онъ пріобрътаеть то, что требуется, отъ него потребуется еще другое и еще другое, и такъ безъ конца идеть эта Спанфова работа, губящая жизин людей. Возьмите лъстницу состояній отъ людей, проживающихъ въ годъ триста рублей до иятидесяти тысячъ, и вы рѣдко пайдете человѣка, который бы не былъ измученъ, истомленъ работой для пріобретенія 400, когда у него 300, и 500, когда у него 400, и такъ безъ конца. И нътъ ни одного, который бы, имъя 500, добровольно перешелъ на жизнь того, у котораго 400. Если и есть такіе прим'тры, то и этотъ переходъ онъ дълаетъ не для того, чтобы облегчить свою жизнь, а для того, чтобы собрать деньги и спрятать. Всемъ нужно еще и еще отягчать трудомъ свою и такъ уже отягчениую жизнь и душу свою безъ остатка отдать ученію міра. Нынче пріобрѣлъ поддевку и калоши, завтра — часы съ цепочкой, послезавтра — квартиру съ диваномъ и лампой, послъ-ковры въ гостиную и бархатныя одежды, послё-домъ, рысаковъ, картины

въ золотыхъ рамахъ, иослѣ — заболѣлъ отъ непосильнаго труда и умеръ. Другой продолжаетъ ту же работу и также отдаетъ жизнь тому же Молоху, также умираетъ и также самъ не знаетъ, зачѣмъ онъ дѣлалъ все это. Но, можетъ-быть, сама эта жизнь, во время которой человѣкъ дѣлаетъ все это, сама въ себѣ счастлива?

Прикиньте эту жизнь на мёрку того, что всегда всё люди называли счастьемъ, и вы увидите, что эта жизнь ужасно несчастлива. Въ самомъ дёлё, какія главныя условія земного счастья—такія, о которыхъ никто спорить не будеть?

Одно изъ первыхъ и всёми признаваемыхъ условій счастія есть жизнь такая, при которой не нарушена связь человѣка съ природой, т.-е. жизнь подъ открытымъ небомъ, при свътъ солнца, при свъжемъ воздухѣ, общеніе съ землей, растеніями, животными. Всегда всѣ люди считали лишеніе этого большимъ несчастьемъ. Заключенные въ тюрьмахъ сильнъе всего чувствують это лишеніе. Посмотрите же на жизнь людей, живущихъ по ученію міра: чёмъ больше они достигли усивха по ученію міра, твив больше они лишены этого условія счастья; чёмъ выше то мірское счастье, котораго они достигли, тъмъ меньше они видять свъть солнца, поля и лъса, дикихъ и домашнихъ животныхъ. Многіе изъ нихъ-почти всѣженщины-доживають до старости, разъ или два въ жизни увидавъ восходъ солнца и утро и никогда не видавъ иолей и лесовъ нначе, какъ изъ коляски или изъ вагона, и не только не посъявъ и не посадивъ чего-нибудь, вскормивъ и не воспитавъ коровы, лошади, курицы, но не имъя даже понятія о томъ, какъ родятся, растуть и живуть животныя. Люди эти видять только ткани, камни, дерево, обдѣланные людскимъ трудомъ, и то не при свътъ солнца, а при искусственномъ свътъ; слышать они только звуки машинь, экипажей, пушекъ, музыкальныхъ инструментовъ; обоняють они спиртовые духи и табачный дымъ; подъ ногами н руками у нихъ только ткани, камень и дерево; ѣдятъ они по слабости своихъ желудковъ большей частью

несвѣжее и вонючее. Переѣзды ихъ съ мѣста на мѣсто не спасаютъ ихъ отъ этого лишенія. Они ѣдутъ въ закрытыхъ ящикахъ. И въ деревнѣ и за границей, куда они уѣзжаютъ, у нихъ тѣ же ткани и дерево подъ ногами, тѣ же гардины, скрывающія отъ нихъ свѣтъ солнца, тѣ же лакеи, кучера, дворники, не допускающіе ихъ до общенія съ землей, растеніями и животными. Гдѣ бы опи ни были, они лишены, какъ заключенные, этого условія счастья. Какъ заключенные утѣшаются травкою, выросшей на тюремномъ дворѣ, паукомъ, мышью, такъ и эти люди утѣшаются иногда чахлыми комнатными растеніями, нопугаемъ, собачкой, обезьяной, которыхъ все-таки растятъ не опи сами.

Другое несомивнное условіе счастья есть трудъ, во-первыхъ, любимый и свободный трудъ, во-вторыхъ, трудъ физическій, дающій аппетить и кръпкій успокапвающій сонъ. Опять, чемь большаго, по-своему, счастья достигли люди по ученію міра, темъ больше они лишены и этого другого условія счастья. Всъ счастливцы міра — сановники и богачи, пли, какъ заключенные, вовсе лишены труда и безуспъшно борятся съ болъзнями, пропеходящими отъ отсутствія физическаго труда, и еще болье безуспышно, со скукой, одолъвающей ихъ (я говорю безуспъшно потому, что работа только тогда радостна, когда она несомивнио нужна; а имъ ничего не нужно), или работаютъ ненавистную имъ работу, какъ банкиры, прокуроры, губернаторы, министры и ихъ жены, устрапвающія гостиныя, посуды, наряды себт и дттямъ. (Я говорю ненавистную потому, что никогда еще не встрътилъ изъ нихъ человъка, который хвалилъ бы свою работу и дълалъ бы ее хоть съ такимъ же удовольствіемъ, съ какимъ дворникъ счищаетъ снъгъ передъ домомъ.) Всв эти счастливцы илп лишены работы, или приставлены къ нелюбимой работь, т.-е. находятся въ томъ положенін, въ которомъ находятся каторжные.

Третье несомнѣнное условіе счастья есть семья. И опять, чѣмъ дальше ушли люди въ мірскомъ успѣхѣ,

твиъ меньше имъ доступно это счастье. Большинствопрелюбодъи и сознательно отказываются отъ радостей семьи, подчиняясь только ея неудобствамъ. Если же они и не прелюбодън, то дъти для нихъ не радость, а обуза, и они сами себя лишають ихъ, стараясь всякими, иногда самыми мучительными средствами сдълать совокупленіе безплоднымъ. Еслп же у пихъ есть дёти, они лишены радости общенія съ ними. Они по своимъ законамъ должны отдавать ихъ чужимъ, большею частью совстив чужимв, сначала иностранцамв, а потомъ казеннымъ воспитателямъ, такъ что отъ семьи имьють только горе — дьтей, которыя смолоду становятся такъ же несчастны, какъ родители, и которыя по отношенію къ родителямъ имѣютъ одно чувство — желаніе ихъ смерти для того, чтобы наслѣдовать имъ \*). Они не заперты въ тюрьмъ; но послъдствія ихъ жизни по отношенію къ семь мучительнъе того лишенія семьи, которому подвергаются заключенные.

Четвертое условіе счастья есть свободное, любовное общеніе со всѣми разнообразными людьми міра. И онять, чѣмъ высшей ступени достигли люди въ мірѣ, тѣмъ больше они лишены этого главнаго условія счастья. Чѣмъ выше, тѣмъ уже, тѣснѣе тотъ кружокъ людей, съ которыми возможно общеніе, и тѣмъ ниже по своему умственному и нравственному развитію тѣ нѣсколько людей, составляющихъ этотъ заколдованный кругъ, изъ котораго нѣтъ выхода. Для мужика и его жены открыто общеніе со всѣмъ міромъ людей, и если одинъ милліонъ людей не хочетъ общаться съ

<sup>\*)</sup> Очень удивительно то оправдание такой жизни, которсе часто слышишь отъ родителей. "Миж инчего не нужно, —говорить родитель. — миж жизнь эта тяжела, но, любя джтей, я джлаю это для нихъ". Тоесть, я несомижни) опытомъ знаю, что наша жизнь несчастлива, и потому... я веспитываю джтей такъ, чтобы они были такъ же несчастливы, какъ и я. И для этого я по своей любви къ нимъ привожу ихъ въ полный физическихъ и нравственныхъ заразъ городъ, отдаю ихъ въ руки чужихъ людей, имжющихъ въ воспитании олиу корыстную цжль, и физически, и нравственно, и умственно старательно порчу своихъ джтей. И это-то разсуждение должно служить оправданиемъ неразумной жизни самихъ родителей!

инмъ, у него остается 80 милліоновъ такихъ же, какъ опъ, рабочихъ людей, съ которыми онъ отъ Архангельска до Астрахани, не дожидаясь визита и представленія, тотчасъ же входитъ въ самое близкое братское общеніе. Для чиновника съ его женой есть сотии людей равныхъ ему, но высшіе не допускають его до себя, а низшіе всть отрівзаны отъ пего. Для світскаго богатаго человіжа и его жены есть десятки світскихъ семей. Остальное все отрівзано отъ нихъ. Для министра и богача и ихъ семей есть одинъ десятокъ такихъ же важныхъ или богатыхъ людей, какъ они. Для императоровъ и королей кружокъ ділается еще меніве. — Развіз это не тюремное заключеніе, при которомъ для заключеннаго возможно общеніе только съ двумя-тремя тюремщиками!

Наконецъ, пятое условіе счастья есть здоровье и безбользненная смерть. ІІ опять, чыть выше люди на общественной лыстниць, тыть болье они лишены этого условія счастья. Возьмите средняго богача и его жену и средняго крестьяпина и его жену, несмотря на весь голодъ и непомырный трудъ, который, не по своей винь, но по жестокости людей, несеть крестьянство, и сравните ихъ. ІІ вы увидите, что чыть ниже, тыть здоровье, чыть выше, тыть бользнениье муж-

чины и женщины.

Переберите въ своей памяти тѣхъ богачей и ихъ жеиъ, которыхъ вы знаете и знали, и вы увидите, что большинство больные. Изъ нихъ здоровый человѣкъ, не лѣчащійся постоянно или періодически лѣтомъ,—такое же исключеніе, какъ больной въ рабочемъ сословін. Всѣ эти счастливцы безъ исключенія начинають онанизмомъ, сдѣлавшимся въ ихъ быту естественнымъ условіемъ развитія; всѣ беззубые, всѣ сѣдые или плѣшивые бываютъ въ тѣ года, когда рабочій человѣкъ начинаетъ входить въ силу. Почти всѣ одержимы первными, желудочными или половыми болѣзнями отъ объяденія, пьянства, разврата и лѣченія, и тѣ, которые не умираютъ молодыми, половину жизни своей проводять въ лѣченіи, въ впрыскиваніи морфина или обрюзгшими калѣками, несиособными жить сво-

ими средствами, но могущими жить только какъ паразиты или тѣ муравьи, которыхъ кормять ихъ рабы. Псреберите ихъ смерти: кто застрѣлился, кто сгниль отъ сифилиса, кто старикомъ умеръ отъ конфортатива, кто молодымъ умеръ отъ сѣченія, которому онъ самъ подвергъ себя для возбужденія; кого живого съѣли вши, кого— черви, кто оиился, кто объѣлся, кто отъ морфина, кто отъ искусственнаго выкидыша. Одинъ за другимъ они гибнутъ во имя ученія міра. И толиы лѣзутъ за ними п, какъ мученики, ищутъ страданій и гибели.

Одна жизнь за другою бросается подъ колесницу этого бога: колесница проѣзжаеть, раздирая эти жизни, и новыя и новыя жертвы со стонами и воилями и проклятіями валятся подъ нее!

Исполнение учения Христа трудно. Христосъ говорить: кто хочеть следовать мне, тоть оставь домь, поля, братьевъ п иди за мной, Богомъ, и тотъ иолучить въ мірѣ этомъ во сто разъ больше домовъ, полей, братьевъ и, сверхъ того, жизнь въчную. И никто не идетъ. А въ ученіи міра сказано: брось домъ, поля, братьевъ, уйди изъ деревни въ гнилой городъ, живи всю свою жизнь банщикомъ голымъ, въ пару намыливая чужія сипны, или гостинодворцемъ, всю жизнь считая чужія копейки въ подваль, или прокуроромъ, всю жизнь свою проводя въ судъ и надъ бумагами, занимаясь тымъ, чтобы ухудшить участь несчастныхъ, или министромъ, всю жизнь внопыхахъ подписывая ненужныя бумаги, или полководцемъ, всю жизнь убивая людей,—живи этой безобразной жизнью, кончающейся всегда мучительной смертью, и ты ничего не получишь въ мірѣ этомъ и не получишь никакой вѣчной жизни. И всъ пошли. Христосъ сказалъ: возьми кресть и иди за мной, т.-е. неси покорно ту судьбу, которая вынала тебъ, и повинуйся мнъ, Богу, и никто не идеть. Но первый потерянный, никуда, какъ на убійство, не годный человѣкъ въ эполетахъ, которому это взбредеть въ голову, скажеть: возьми не кресть, а ранецъ и ружье и иди за мной на всякия мученія и на върную смерть, -- и всъ идутъ.

Побросавъ семьи, родитслей, женъ, детей, одевшись въ шутовскія одежды и подчинивъ есбя власти перваго встречнаго человека, высшаго чиномъ, холодные, голодные, измученные непосильными переходами, они идутъ куда-то, какъ стадо быковъ на бойню; но они не быки, а люди. Они не могуть не знать, что ихъ гонять на бойню; съ неразрѣшимымъ вопросомъ-зачъмъ?-и съ отчаяніемъ въ сердць идуть они и мруть отъ холода, голода и заразительныхъ бользией до тъхъ поръ, пока ихъ не поставять подъ пули и ядра и не велять имъ самимъ убивать неизвъстныхъ имъ людей. Они бьють и пхъ бьють. И никто изъ бьющихъ не знаеть, за что и зачёмь. Турки жарять ихъ живыхъ на огић, кожу сдираютъ, разрывають внутренности. И завтра опять свистнеть кто-нибудь, и опять всъ пойдутъ на страшныя страданія, на смерть и на очевидное зло. И пикто не находить, что это трудно. Не только тв, которые страдають, но п отны и матери не находять, что это трудно. Они даже сами совътують дѣтямь идти. Имъ кажется, что это не только такъ надо и что нельзя иначе, но что это даже хорошо и нравственно.

Можно бы повърить, что исполнение учения Христа трудио и страшио и мучительно, если бы исполнение учения міра было очень легко и безопасно и пріятно. Но въдь ученіс міра много трудите, опасите и мучительнте исполнения учения Христа.

Были когда-то, говорять, мученики Христа, но это было исключеніе; ихъ насчитывають у насъ 380 тысячь—вольныхъ и певольныхъ за 1800 лѣтъ; но сочтите мучениковъ міра—и на одного мученика Христа придется 1000 мучениковъ ученія міра, которыхъ страданія во 100 разъ ужаснѣс. Однихъ убитыхъ на войнахъ нынѣшняго столѣтія насчитываютъ тридцать милліоновъ человѣкъ.

Въдь это все мученики ученія міра, которымъ стоило бы не то что слъдовать ученію Христа, а только не слъдовать ученію міра, и они избавились бы отъ страданія и смерти.

Стоить человъку только сдълать то, что ему хочет-

ся—отказаться оть того, чтобы идти на войну,—и ого послали бы копать канавы и не замучили бы въ Севастополь и Плевнъ. Стоитъ только человъку пе въвастополь и Плевив. Стоить только человъку пе върить ученію міра, что нужно надѣть калоши и цѣпочку и имѣть ненужную сму гостиную, и что нужно дѣлать всѣ тѣ глупости, которыхъ требуеть отъ него ученіе міра, и онъ не будеть знать непосильной работы и страданій и вѣчной заботы и труда безъ отдыха и цѣли; пе будеть лишенъ общенія съ природой, не будеть лишенъ любимаго труда, семьи, здоровья и не погибнеть безсмысленно мучительной смертно. смертью.

смертью.

Не мученикомъ надо быть во пмя Христа, не этому учить Христосъ. Онъ учить тому, чтобы перестать мучить себя во имя ложнаго ученія міра.

Ученіе Христа пмѣеть глубокій метафизическій смысль; ученіе Христа имѣеть общечеловѣческій смыслъ; ученіе Христа имѣсть и самый простой, ясный, практическій смысль для жизни каждаго отдѣльнаго четостью. ловъка. Этотъ смыслъ можно выразить такъ: Христосъ учить людей не дълать глупостей. Въ этомъ состоить самый простой, всемь доступный смысль ученія Христа.

Христосъ говоритъ: не сердись, не считай никого ниже себя, — это глупо. Будешь сердиться, обижать людей, — тебъ же будетъ хуже. Христосъ говоритъ сще: не бъгай за всъми женщинами, а сойдись съ одной и живи, — тебъ будетъ лучше. Еще Онъ говоритъ: не объщайся никому ни въ чемъ, а то тебя заставятъ дълать глупости и злодъйства. Еще говоритъ: за зло дълать глупости и злодъйства. Еще говоритъ: за зло не плати зломъ, а то зло вернется на тебя еще злъе, чъмъ прежде, какъ подвъшенная колода надъ медомъ, которая убиваетъ медвъдя. И еще говоритъ: не считай людей чужими только потому, что они живутъ въ другой землъ и говорятъ другимъ языкомъ. Если будешь считать ихъ врагами, и они будутъ считать тебя врагомъ, — тебъ же будетъ хуже. Итакъ, не дълай всъхъ этихъ глупостей, и тебъ будетъ лучше.

«Да, — говорятъ на это. — но міръ такъ устроенъ, что противиться его устройству еще мучительнъе,

чёмь жить согласно съ нимъ. Откажись человёкъ отъ военной службы, п его посадять въ крипость, разстръляють, можеть - быть. Не обезпечивай человъкъ свою жизнь пріобратеніемь того, что нужно ему и семьв, онъ и семья его умруть съ голоду». —Такъ говорять люди, стараясь защитить устройство міра, но сами они не думають такъ. Онп говорять такъ только потому, что имъ нельзя отрицать справедливости ученія Христа, которому они будто бы верять, и имъ надо оправдаться какъ-нпбудь въ томъ, что онп не исполняють этого ученія. Но онп не только не думають этого, по никогда даже вовсе не думали объ этомъ. Они върять ученію міра и только пользуются отговоркой, которой пхъ научила церковь, - что, исполняя ученіе Христа, надо много страдать, и потому никогда даже не пробовали исполнять учение Христа. Мы видимъ безчисленныя страданія, которыя несуть люди во имя ученія міра, но страданій пзъ-за ученія Христа мы въ наше время никогда уже не видимъ. Тридцать милліоновъ погибло за ученіе міра на войнахъ; тысячи мплліоновъ погпбло въ мучительной жизни изъ-за ученія міра, но не только милліоновъ, даже тысячь, даже десятковь, даже ни одного человъка я не знаю, который бы погибъ смертью пли мучительной жизнью съ голода или холода изъ-за ученія Христа. Это только смішная отговорка, доказывающая, до какой степени неизвъстно намъ учение Хрпста. Мало того, что мы не раздъляемъ его, но мы никогда даже серьезно не принимали его. Церковь потрудилась растолковать намъ ученіе Христа такъ, что оно представляется не ученіемъ о жизни, а пугаломъ.

Христосъ призываетъ людей къ ключу воды, которая туть, подлѣ нихъ. Люди томятся жаждой, ѣдятъ грязь, ньютъ кровь другъ друга, но учители ихъ сказали имъ, что они погибиутъ, если пойдутъ къ тому ключу, къ которому призываетъ Христосъ. И люди вѣрятъ имъ, мучаются и мрутъ отъ жажды въ двухъ шагахъ отъ воды, не смѣя подойти къ ней. Но стоитъ только повѣрить Христу, что Онъ принесъ благо на землю, иовѣрить, что Онъ даетъ намъ, жаждущимъ,

ключь воды живой, и придти къ Нему, чтобы увидать, какъ коваренъ обманъ церкви и какъ безумны наши страданія тогда, когда спасеніе наше такъ близко. Стоить прямо и просто принять ученіе Христа, чтобы ясенъ быль тоть ужасный обманъ, въ которомъ живемъ всё мы и живеть каждый изъ насъ.

Поколъніл за покольніями мы трудимся надъ обезпеченіемъ своей жизни посредствомъ насилія и упроченія своей собственности. Счастье нашей жизни представляется намъ въ наибольшей власти и наибольшей собственности. Мы такъ привыкли къ этому, что ученіе Христа о томъ, что счастье человъка не можеть зависъть отъ власти и имънья, что богатый не можеть быть счастливь, представляется намь требованіемь жертвы во имя будущихъ благъ. Христосъ же и не думаетъ призывать насъ къ жертвѣ; Онъ, напротивъ, учить нась не делать того, что хуже, а делать то, что лучше для насъ здѣсь, въ этой жизни. Христосъ, любя людей, учитъ ихъ воздержанію отъ обезпеченія себя насиліемъ и отъ собственности такъ же, какъ, любя людей, учить ихъ воздержанію отъ драки и иьянства. Онъ говоритъ, что, живя безъ отпора другимъ и безъ собственности, люди будутъ счастливъе, и своимъ примѣромъ жизни подтверждаетъ это. Онъ говорить, что человѣкъ, живущій по Его ученію, долженъ быть готовъ умереть во всякую минуту отъ насилія другого, отъ холода и голода, и не можетъ разсчитывать ни на одинъ часъ своей жизни. И намъ кажется это страшнымъ требованіемъ какихъ-то жертвъ; а это только утвержденіе тѣхъ условій, въ которыхъ всегда неиз-бѣжно живеть всякій человѣкъ. Ученикъ Христа долженъ быть готовъ во всякую минуту на страданіе и смерть. Но ученикъ міра развѣ не въ томъ же иоложеніи? Мы такъ привыкли къ нашему обману, что все, что мы дѣлаемъ для мнимаго обезиеченія нашей жизни: наши войска, крѣиости, наши запасы, наши одежды, наши лѣченія, все наше имущество, наши деньги, —кажется намъ чѣмъ-то дѣйствительнымъ, серьезно обезпечивающимъ нашу жизнь. Мы забываемъ то, что очевидно каждому, что случилось съ тъмъ,

который задумалъ построить житницы, чтобы обезпечить себя надолго: онъ умеръ въ ту же ночь. Въдъ все, что мы дълаемъ для обезпеченія нашей жизни, совершенно то жс, что дъластъ страусъ, останавливаясь и пряча голову, чтобы не видать, какъ его убиваютъ. Мы дълаемъ хуже страуса: чтобы сомнительно обезпечить нашу сомнительную жизнь въ сомнительномъ будущемъ, мы навърно губимъ нашу върную жизнь въ върномъ настоящемъ.

Обманъ состоитъ въ ложномъ убъжденіи, что жизнь наша можетъ быть обезпечена нашей борьбой съ другими людьми. Мы такъ привыкли къ этому обману мнимаго обезпеченія своей жизни и своей собственности, что и не замѣчаемъ всего, что мы теряемъ изъ-за него. А теряемъ мы все — всю жизнь. Вся жизнь поглощается заботой объ этомъ обезпеченіи жизни, приготовленіемъ къ ней, такъ что жизни совсѣмъ не остается.

Въдь стоить на минуту отръшиться отъ своей привычки и взглянуть на нашу жизнь со стороны, чтобы увидъть, что все, что мы дълаемъ для минмаго обезпеченія пашей жизни, мы деласмъ совсемъ не для того, чтобы обезпечить нашу жизнь, а только для того, чтобы, занимаясь этимъ, забывать о томъ, что жизнь никогда не обезпочена и не можеть быть обезпечена. Но мало того, что мы обманываемъ себя и губимъ свою настоящую жизнь для воображаемой, -- мы въ этомъ стремленіи къ обезпеченію чаще всего губимъ то самое, что мы хотимъ обезпечить. Французы вооружаются, чтобы обезпечить свою жизнь въ 70-мъ году, и отъ этого обезпечснія гибнуть сотни тысячь французовъ; то же дълають всъ вооружающиеся народы. Богачъ обезпечиваетъ свою жизнь твмъ, что у пего ссть деньги, а самыя деньги привлекають разбойника, который убиваеть его. Мнительный человъкъ обезпечиваеть свою жизнь льченіемь, и самое льченіе медленно убиваеть его, если не убивасть его, то навърно лишаетъ его жизни, какъ того разслабленнаго, который не жиль 38 льть, а дожидался ангела у купели.

Ученіе Христа о томъ, что жизнь нельзя обезпечить, а надо всегда всякую минуту быть готовымъ умереть, несомнънно лучше, чъмъ ученіе міра о томъ, что надо обезпечить свою жизнь, лучше темъ, что неизбежность смерти и необезпеченность жизни остаются тъ же при ученіи міра и при ученіи Христа, но сама жизнь, по ученію Христа, не поглощается уже вся безъ остатка празднымъ занятіемъ мнимаго обезпеченія своей жизни, а становится свободной и можеть быть отдана единой свойственной ей цъли—благу себъ и людямъ. Ученикъ Христа будетъ бъденъ. Да, т.-е. онъ будетъ пользоваться всегда всеми теми благами, которыя ему даль Богъ. Онъ не будеть губить свою жизнь. Мы назвали словомъ, выражающимъ бѣду-бѣдность, то, что есть счастье; но само дело не изменилось отъ этого. Беденъ -- это значить: онъ будеть не въ городѣ, а въ деревит, не будеть сидъть дома, а будеть работать въ лѣсу, въ полѣ, будетъ впдѣть свѣтъ солнца, землю, небо, животныхъ; не будетъ придумывать, что ему съвсть, чтобы возбудить аппетить, и что сдвлать, чтобъ сходить на-часъ, а будетъ три раза въ день голодень, не будеть ворочаться на мягкихъ подушкахъ и придумывать, чёмъ спастись отъ безсонницы, а будеть спать; будеть имёть дётей, будеть жить съ ними, будеть въ свободномъ общени со всеми людьми, а главное, не будеть делать ничего такого, чего ему не хочется делать; не будеть бояться того, что съ нимь будеть. Болеть, страдать, умирать онъ будеть такъ же, какъ и всъ (судя по тому, какъ больють и умирають бъдные, — лучше, чъмъ богатые), но жить онъ будеть несомнанно счастливае. Быть баднымъ, быть ницимъ, быть бродягой (птохо; значить бродяга) это то самое, чему училъ Христосъ; то самое, безъ чего нельзя войти въ царство Вога, безъ чего нельзя быть счастливымъ здёсь на землё.

"Но никто не будеть кормить тебя, и ты умрешь съ голоду", говорять на это. На возражение о томъ, что человъкъ, живя по учению Христа, умреть съ голоду, Христосъ отвътилъ однимъ короткимъ изречениемъ (тъмъ самымъ, которое толкуется такъ, что оно

оправдываеть праздность духовенства (Мө. Х, 10;

Лук. Х, 7).

Онъ сказалъ: "Не берпте ни сумы на дорогу, ни двухъ одеждъ, ни обувп, ни посоха; пбо трудящійся достоинъ пропитанія". "Въ дом'т же томъ оставайтесь, тыте и пейте, что у инхъ есть; пбо трудящійся до-

стоинъ награды за труды свон".

Трудящійся достоинь ёξεдті—слово въ слово значить: можеть п должень имъть пропитание. Это очень короткое изреченіе; но для того, кто пойметь его такь, какъ понималь его Хрпстось, уже не можеть быть разсужденія о томъ, что человѣкъ, не нмѣющій собственности, умреть съ голоду. Для того, чтобы понять это слово въ его настоящемъ значеніп, надо прежде всего отръшиться совершенно отъ сдълавшагося, вследствіе догмата пскупленія, столь привычнымъ намъ представленія о томъ, что блаженство человъка есть праздность. Надо возстановить то свойственное встыть непспорченнымъ людямъ представленіе о томъ, что необходимое условіе счастья челов'єка есть не праздность, а трудь; что человѣкъ не можеть не работать, что ему скучно, тяжело, трудно не работать, какъ скучно, трудно пе работать муравью, лошади и всякому животному. Надо забыть наше дикос суевъріе о томъ, что положеніе человъка, имъющаго неразмѣпный рубль, т.-е. казеппое мѣсто, пли право на землю, или билеты съ купонами, которые дають ему возможность ничего не делать, -есть естественное счастливое состояніе. Надо возстановить въ своемъ представленін тоть взглядь на трудь, который имфють на него вст неиспорченные люди, и который имълъ Христосъ, говоря, что трудящійся достоинъ пропитанія. Христось не могь себь представить людей, которые бы смотръли на работу какъ на проклятіе, п потому не могъ п представить себъ человъка, неработающаго или желающаго не работать. Онъ всегда подразумъваеть, что ученикъ его работаеть. И потому говорить: Если человъкъ работаеть, то работа кормить его. И если работу этого человька береть себь другой человѣкъ, то другой человѣкъ и будетъ кор-

мить того, кто работаеть, именно потому, что пользуется его работой. И потому трудящійся всегда будеть имѣть пропитаніе. Собственности онъ не будеть имѣть, о пропитаніи же не можеть быть и рѣчи.

Разница между ученіемъ Христа и ученіемъ нашего міра о трудѣ—въ томъ, что по ученію міра работа есть особенная заслуга человѣка, въ которой онъ считается съ другими и предполагаеть, что имѣеть право на тѣмъ большее пропитаніе, чѣмъ больше его работа: по ученію же Христа работа—трудъ есть необходимое условіе жизни человѣка, а пропитаніе есть неизбѣжное послѣдствіе его. Работа производить нищу, пища производить работу - это вѣчный кругъ: одно—слѣдствіе п причина другого. Какъ бы золъ ни былъ козяинъ, онъ будеть кормить работника такъ же, какъ будеть кормить ту лошадь, которая работаеть на него, будеть кормить такъ, чтобы работникъ могъ сработать какъ можно больше, т.-е. будеть содѣйствовать тому самому, что составляеть благо человѣка.

"Сынъ человѣческій не для того пришель, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою въ выкупъ за многихъ". По ученію Христа каждый отдѣльный человѣкъ независимо отъ того, каковъ міръ, будеть имѣть наилучшую жизнь, если онъ поймать протоком правотность поймать наилучшую жизнь, если онъ поймать поймать стать поймать стать правотность поймать поймать стать поймать стать поймать стать поймать стать поймать стать поймать стать поймать поймать стать поймать стать поймать стать поймать наилучшую жизнь, если онъ поймать поймать стать поймать поймать поймать стать поймать поймать потока подъть поймать стать поймать поймат

міръ, будетъ пмъть наилучшую жизнь, если онъ пой-меть свое призваніе—не требовать труда отъ другихъ, а самому всю жизнь свою полагать на трудъ для другихъ, жизнь свою отдавать, какъ выкупъ за многихъ. Человъкъ, поступающій такъ, говоритъ Христосъ, достоинъ пропитанія, т.-е. не можеть не получить его. Словами: человъкъ не затъмъ живетъ, чтобы на него Словами: человъкъ не затъмъ живетъ, чтобы на него работали, а чтобы самому работать на другихъ, Христосъ устанавливаетъ ту основу, которая, несомнънно, обезпечиваетъ матеріальное существованіе человъка, а словами: трудящійся достоинъ пропитанія, Христосъ устраняетъ то столь обыкновенное возраженіе противъ возможности исполненія ученія, которое состоитъ въ томъ, что человъкъ, исполняющій ученіе Христа среди неисполняющихъ, погибнетъ отъ голода п холода. Христосъ показываетъ, что человъкъ обезпечиваетъ свое пропитаніе не тъмъ, что онъ будетъ его

отбирать отъ другихъ, а тѣмъ, что онъ сдѣлается полезенъ, нуженъ для другихъ. Чѣмъ онъ нужнѣе для другихъ, тѣмъ обезиеченнѣе будетъ его сущсствованіе.

При теперешнемъ устройствъ міра люди, не исполняющіе законовъ Христа, но трудящіеся для ближняго, не имъя собственности, не умирають отъ голода. Какъ же возражать противъ ученія Христа, что исполняющіе Его ученіе, т.-е. трудящіеся для ближняго, умруть отъ голода? Человъкъ не можетъ умереть отъ голода, когда есть хлъбъ у богатаго. Въ Россіи въ каждую данную минуту есть всегда милліоны людей, живущихъ безъ всякой собственности, только трудомъ своимъ.

Среди язычниковъ христіанинъ будетъ точно такъ же обезпеченъ, какъ и среди христіанъ. Онъ работаетъ на другихъ, слѣдовательно онъ нуженъ имъ, и потому его будутъ кормить. Собаку, которая нужна, и ту кормятъ и берегутъ; какъ же не кормить и не беречь человѣка, который всѣмъ пуженъ?

Но больной человъкъ, человъкъ съ семействомъ, съ дътьми не нуженъ, не можетъ работать, - и его перестануть кормить, скажуть тв, которымъ непременно хочется доказать сираведливость зверской жизни. Они скажуть это, они и говорять это, и сами не видять того, что они сами, говорящіе это, и желали бы поступить такъ, да не могуть и поступають совсемъ иначе. Эти самые люди, тъ которые не признаютъ приложимости ученія Христа, исполняють его. Они не перестають кормить овцу, быка, собаку, которая заболѣетъ. Они даже старую лошадь не убивають, а дають ей по силамъ работу; они кормять семейство, ягнять, поросять, щенять, ожидая оть нихъ иользы; такъ какъ же они не будутъ кормить нужнаго человъка, когда онъ заболъетъ, и какъ же они не найдутъ посильной работы старому и малому и какъ же не стануть выращивать людей, которые будуть на нихъ еще работать?

Они не только будуть дёлать это, но опи это самое и лёлають. Девать десятых людей—черный народъ—

выкармливается одной десятой не черныхъ, а богатыхъ и сильныхъ людей, какъ рабочій скоть. И какъ ни темно то заблужденіе, въ которомъ живетъ эта одна десятая, какъ ни презираетъ она остальныхъ 9/10 людей, эта одна десятая сплыныхъ никогда не отнимаетъ у <sup>9</sup>/<sub>10</sub> нужнаго пропитанія, хотя и можеть это сдълать. Она не отнимаетъ у чернаго народа нужнаго для того, чтобы онъ плодился и работалъ на нихъ. Въ послѣднее время эта  $^{1}/_{10}$  сознательно работаетъ на то, чтобы  $\frac{9}{10}$  кормились правильно, т.-е. могли бы выставлять какъ можно больше работы, п на то, чтобы плодплись п выкармливались новые рабочіе. Муравьи-и тъ плодять п воспитывають своихъ дойныхъ коровокъ, такъ какъ же людямъ не дълать того же: плодить тёхъ, которые на нихъ работають? Рабочіе нужны. И ть, которые пользуются работой, всегда будуть очень озабочены темь, чтобы эти рабочіе не переводились.

Возраженіе противъ исполнимости ученія Христа, состоящее въ томъ, что если я не буду пріобрѣтать для себя и удерживать пріобрѣтенное, то никто не станетъ кормить мою семью, справедливо, но только по отношенію къ празднымъ, безполезнымъ и потому вреднымъ людямъ, каково большинство нашего богатаго сословія. Праздныхъ людей никто воспитывать не станетъ, кромѣ безумныхъ родителей, потому что праздные люди никому, даже самимъ себѣ, не нужны; но людей-работниковъ даже самые злые люди будутъ кормить и воспитывать. Телятъ воспитываютъ, а человѣкъ есть рабочее животное, болѣе полезное, чѣмъ быкъ, какъ оно цѣнилось всегда на базарѣ рабовъ. Вотъ почему дѣти никогда не могутъ остаться безъ причему дѣти никогда не могутъ остаться безъ причему дѣти никогда

зрѣнія.

Человькъ не затьмъ живеть, чтобы на него работали, а чтобы самому работать на другихъ. Кто будеть трудиться, того будуть кормить.

Это-истины, подтверждаемыя жизнью всего міра.

До спхъ поръ, всегда п вездѣ, гдѣ человѣкъ трудился, онъ получалъ пропитаніе, какъ всякая лошадь получала кормъ. И такое пропитаніе получалъ трудя-

щійся невольно, неохотно, ибо трудящійся желаль одного — избавиться отъ труда, пріобрѣсти какъ можно больше и сѣсть на шею того, кто у него спдить на шеѣ. Такой невольно, неохотно трудящійся, завистникъ и злой работникъ не оставался безъ пропитанія и оказывался счастливѣе даже того, который не трудился и жилъ чужими трудами. Насколько же счастливѣе будетъ тотъ трудящійся по ученію Христа, котораго цѣль будетъ состоять въ томъ. чтобы сработать какъ можно больше и получить какъ можно меньше? И насколько еще будетъ счастливѣе его положеніе, когда вокругъ него будетъ хоть нѣсколько, а можетъ-быть и много такихъ же, какъ онъ, людей, которые будутъ служить ему.

Ученіе Хрпста о трудів и плодахь его выражено въ разсказь о насыщеніп 5 и 7 тысячь двумя рыбами и иятью хльбами. Человьчество будеть имьть высшее доступное ему благо на земль, когда люди не будуть стараться поглотить и потребить все каждый для себя, но когда они будуть дълать, какъ научиль ихъ Хрис-

тосъ на берегу моря.

Надо было накормить тысячи людей. Ученикъ Христа сказалъ ему, что видълъ у одного человъка иъсколько рыбъ; у учениковъ тоже было нъсколько хлъбовъ. Іпсусъ понялъ, что у людей, пришедшихъ издалека, у нъкоторыхъ есть съ собой пища, а у нъкоторыхъ нетъ. (То, что у многихъ были съ собою запасы, доказываеть уже то, что во всъхъ четырехъ Евангеліяхъ сказано, что по окончаніп ѣды остатки собраны были въ 12 корзинъ. Если бы ин у кого, кромъ какъ у мальчика, ничего не было, то и не могло бы быть 12 корзинъ въ полъ.) Если бы Христосъ не сдълалъ того, что Онъ сделалъ, т -е. чудо насыщенія тысячи народа пятью хлебами, то было бы то, что происходить теперь въ мірѣ. Тѣ, у которыхъ были запаеы, съвли бы то, что у нихъ было, съвли бы все и черезъ силу даже, чтобы ничего не оставалось. Скупые, можетъ-быть, унесли бы домой свои остатки. Тъ, у которыхъ ничего не было, остались бы голодными, съ злобной завистью смотрели бы на ядущихъ, а можетъ-быть, нъкоторые изъ нихъ утащили бы у заиасливыхъ, и произошли бы ссоры и драки, и одни ношли бы домой пресыщенные, другіе—голодные и сердитые; было бы то же самое, что происходитъ въ нашей жизни.

Но Христосъ зналъ, что Онъ хотѣлъ сдѣлать (какъ и сказано въ Евангеліи); Онъ велѣлъ всѣмъ сѣсть кругомъ и научилъ учениковъ иредлагать другимъ то, что у нихъ было, и говорить другимъ, чтобы они дѣлали то же. И тогда вышло то, что когда всѣ тѣ, у которыхъ были занасы, сдѣлали то же, что ученики Христа, т.-е. свое предлагали другимъ, то всѣ ѣли въмѣру, и когда обошли кругъ, то досталось и тѣмъ, которые не ѣли сначала. И всѣ иасытились, и осталось еще много хлѣба, такъ много, что собрали 12 корзинъ.

Христосъ учить людей, что такъ сознательно они должны ноступать въ жизни иотому, что таковъ законъ человѣка и всего человѣчества. Трудъ есть необходимое условіе жизни человѣка. И трудъ же даетъ благо человѣку. И потому удержаніе отъ другихъ людей плодовъ своего или чужого труда иреиятствуетъ благу человѣка. Отдаваніе своего труда другимъ содѣй-

ствуеть благу человъка.

«Если люди не будуть отнимать одинь у другого, то они будуть умирать съ голоду», говоримъ мы. Казалось бы, надо сказать обратное: если люди будуть силой отнимать одинь оть другого, то будуть люди,

которые умруть съ голоду, какъ оно и есть.

Въдь всякій человъкъ, какъ бы онъ ни жилъ, — ио ученію ли Христа или но ученію міра, — онъ живъ только трудомъ другихъ людей. Другіе люди и уберегли его, и всиоили, и вскормили его, и берегуть, и и ноятъ, и кормятъ. Но но ученію міра человъкъ насиліемъ и угрозой заставляетъ другихъ людей продолжать кормить себя и свою семью. По ученію Христа, человъкъ точно такъ же убереженъ, вскормленъ и вспоенъ другими людьми; но для того, чтобы другіе люди продолжали беречь, иоить и кормить его, онъ никого къ этому не иринуждаетъ, а самъ старается служить

другимъ, быть какъ можно полезнѣе всѣмъ, и тѣмъ становится нужнымъ для всѣхъ. Люди міра всегда будуть желать перестать кормить непужнаго имъ человѣка, насиліемъ заставляющаго ихъ кормить себя, и при первой возможности не только перестаютъ кормить, но и убивають его, какъ ненужнаго. Но всегда всѣ люди, какъ бы злы они ни были, будутъ старательно кормить и беречь работающаго на нихъ.

Какъ же върнъе, разумнъе и радостнъе жить: по ученію міра или по ученію Хрпста?

## XI.

Ученіе Христа устанавливаеть царство Бога на землѣ. Несправедливо то, чтобы исполненіе этого ученія было трудно; оно не только не трудно, но неизбѣжно для человѣка, узнавшаго его. Ученіе это даеть единственное возможное спасеніе оть неизбѣжно предстоящей погибели личной жизни. Наконецъ исполненіе этого ученія не только не призываеть къ страданіямъ и лишеніямъ въ этой жизни, но избавляеть оть девяти десятыхъ страданій, которыя мы несемъ во имя ученія міра.

И, понявъ это, я спросиль себя: отчего же я до сихъ норъ не исполняль этого ученія, дающаго мит благо, спасеніе и радость, а исполняль совствиь другое—то, что дтало меня несчастнымь? И отвть могъ быть и быль только одинь: я не зналь истины, она была скрыта оть меня.

Когда миф открылся въ первый разъ смыслъ Хрпстова ученія, я никакъ не думаль, что разъясненіе этого смысла приведеть меня къ отрицацію ученія церкви. Миф казалось только, что церковь не дошла до тфхъ выводовъ, которые вытекаютъ изъ ученія Хрпста, по я никакъ не думаль, что новый открывшійся миф смыслъ ученія Христа и выводы изъ него разъединять меня съ ученіемъ церкви. Я боялся этого. И потому во время своихъ изслфдованій я не только не отыскиваль ошибки церковнаго ученія, напротивъ, умышленно вакрываль гляча на тф положенія, которыя миф

казались неясными и странными, но не противоръчили тому, что я считалъ сущностью христіанскаго ученія.

Но чёмъ дальше я шелъ въ изученіи Евангелій, чёмъ яснѣе открывался мнѣ смыслъ ученія Христа, тѣмъ неизбѣжнѣе становился для меня выборъ: ученіе Христа, разумное, ясное, согласное съ моею совѣстью и дающее мнѣ снасеніе,—или ученіе прямо противоположное, несогласное съ моимъ разумомъ и совѣстью и не дающее мнѣ ничего, кромѣ сознанія погибели вмѣстѣ съ другими. И я не могъ не откидывать одно за другимъ положенія церкви. Я дѣлалъ это нехотя, съ борьбой, съ желаніемъ смягчить сколько возможно мое разногласіе съ церковью, не отдѣляться отъ нея, не лишиться самой радостной поддержки въ вѣрѣ—общенія со многими. Но когда я кончилъ свою работу, я увидалъ, что, какъ я ни старался удержать хоть что-нибудь отъ ученія церкви, отъ него ничего не осталось. Мало того, что ничего не осталось,—я убѣдился въ томъ, что и не могло ничего остаться.

Уже при окончаніи моей работы случилось слѣдующее: мальчекъ, сынъ мой, разсказалъ мнѣ, что между двумя совсѣмъ необразованными, еле грамотными людьми, служащими у насъ, шелъ споръ по случаю статьи какой-то духовной книжки, въ которой сказано, что не грѣхъ убивать людей преступниковъ и убивать на войнѣ. Я не повѣрилъ тому, чтобы это могло быть напечатано, и попросилъ показать книжку. Книжечка, вызвавшая споръ, называется «Толковый Молитвенникъ» Изд. третье (восьмой десятокъ тысячъ). Москва, 1879 г. На страницѣ 163-ей этой книжки сказано:

«Какая шестая заповъдь Божія?—Не убій. Не убій не убивай.—Что Богъ запрещаеть этою заповъдью?— Запрещаетъ убивать, т.-е. лишать жизни человъка.— Гръхъ ли наказывать по закону преступника смертью и убивать непріятеля на войнъ?—Не гръхъ. Преступника лишають жизни, чтобы прекратить великое зло, которое опъ дълаетъ; непріятеля убивають на войнъ потому, что на войнъ сражаются за государя и отечество». И этими словами ограничивается объясненіе того, почему отмъняется заповъдь Бога. Я не върилъ своимъ глазамъ.

Спорящіе спросили моего мнѣнія о своемъ спорѣ. Я сказалъ тому, который признавалъ справедливость напечатаннаго, что объясненіе неправильно.

«Какъ же такъ печатаютъ неправильно противъ закона?» спросиль онъ. Я ничего не могъ ему отвътить. Я оставиль книгу и просмотръль ее всю. Книга содержитъ: 1) 31 молитву съ поученіями о колѣнопреклоненіяхъ п сложеніи перстовъ; 2) объясненіе символа вѣры; 3) ничѣмъ не объясненныя выписки изъ 5-й главы Матоея, почему-то названныя заповѣдями для полученія блаженства; 4) десять заповѣдей Монсея съ объясненіями, большею частью упраздняющими ихъ, и 5) тропари на праздники.

Какъ я говорилъ, я не только старался избътать осужденія церковной въры, а старался видъть ее съ самой хорошей стороны и потому не отыскивалъ ея слабостей и, хорошо зная ея академическую литературу, я былъ совершенно незиакомъ съ ея учительной литературой. Распространенный въ такомъ огромномъ количествъ экземпляровъ еще въ 1879 г. молитвенникъ, вызывающій сомнънія самыхъ простыхъ людей, поразилъ меня.

Я не могъ върпть, чтобы чисто языческое, не нувющее ничего хрпстіанскаго содержаніе молитвенника было сознательно распространяемое въ народъ церковью ученіе. Чтобы провърить это, я купплъ всъ изданныя спнодомъ пли «съ благословенія» его кинги, содержащія краткія изложенія церковной въры для дътей и народа, и перечпталь ихъ.

Содержаніе ихъ было для меня почти новое. Въ то время, когда я учился закону Божію, этого еще не было. Не было, сколько миѣ помнится, заповѣдей блаженствъ, не было и ученія о томъ, что убивать не грыхъ. Во всѣхъ старыхъ русскихъ катехизисахъ этого нѣтъ. Нѣтъ нп въ катехизисѣ Петра Могилы, ни въ катехизисахъ Платона, ни въ катехизисѣ Бѣлякова, нѣтъ и въ краткихъ католическихъ катехизисахъ. Нововведеніе это сдѣлано Филаретомъ, составившимъ

также катехизись для военнаго сословія. Толковый молитвенникъ составленъ по этому катехизису. Основная книга есть пространный *христіанскій* катехизись православной церкви для употребленія *естьхъ* православныхъ *христіанъ*, пзданный по высочайтему его императорского величества повельнію.

Книга разделена на три части: о вере, о надежде и любви. Въ первой – разборъ Никейскаго Символа въры. Во второй разборъ молитвы Господней и 8-ми стиховъ 5 гл. Мо., составляющихъ вступленіе къ нагорной проповъди и почему-то названныхъ заповъдями для иолученія блаженства. (Въ объихъ частяхъ этихъ трактуется о догматахъ церкви, молитвахъ и таинствахъ, но нътъ никакого ученія о жизни.) Въ 3-й части излагаются обязанности христіанина. Въ этой части, названной: «о любви», излагаются не заповъди Христа, а 10 заповъдей Моисея. И заповъди Моисея излагаются какъ будто только для того, чтобы научить людей не исполнять ихъ и поступать противно имъ. Послъ каждой заповъди-оговорка, уничтожающая зановъдь. По случаю 1-й заповъди, повелъвающей иочитать одного Бога, катехизись научаеть почитать ангеловъ и святыхъ, не говоря ужъ о Матери Бога и трехъ лицахъ Бога (Простр. катех., стр. 107—108). По случаю второй заповъди-не сотворять кумира - катехизисъ научаетъ поклоненію иконамъ (стр. 108). По случаю 3-й заповъди – не клясться напрасно – катехизисъ научаетъ людей клясться но всякому требованію законной власти (стр. 111). По случаю 4-й заповъдн-о празднованін субботы — катехизись научаеть праздновать не субботу, а воскресение и 13 праздниковъ большихъ и множество малыхъ и поститься всв посты, среды и иятницы (стр. 112—115). По случаю 5-й заповъди почитать отца и мать-катехизисъ научаеть «почитать государя, отечество, настырей духовныхъ, начальствующихь въ разныхъ отношеніяхь» (sic); и о почитаніи начальствующихъ — три страницы съ перечисленіемъ всѣхъ сортовъ начальствующихъ: «начальствующіе въ училищахъ, начальники гражданские, суды, начальники военные, господа (sic) съ отношении къ тымъ, которые имъ служать и которыми они владьють» (sic) (стр. 116—119). Я цитпрую изъ катехизиса изданія 1864 г. Двадцать лѣть прошло съ уничтоженія рабства, и никто не позаботился даже выкинуть ту фразу, когорая по случаю повельнія Бога почитать родителей была вписана въ катехизисъ для поддержанія и оправданія рабства.

По случаю 6-й заповъди – не убій – люди съ первыхъ

же строкъ научаются убивать.

В.—Что запрещается 6-й заповъдью?

О.—Убійство или отнятіе жизни у ближняго какимъ бы то ни было образомъ.

В. - Всякое ли отнятіе жизни есть законопреступное

убійство?

- О.—Не есть беззаконное убійство, когда отнимають жизнь по должности, какъ-то:
- 1) когда преступника *иаказывають* смертью по правосудію;
- 2) когда убивають непріятеля *на войнь* за государя и отечество (курсивы въ подлинипкъ). II дальше:

В.—Какіе случан относиться могуть къ законопреступпому убійству?

О. — ... когда кто укрываеть или освобождаеть убінцу.

И это печатается и насильно въ сотняхъ тысячъ экземиляровъ и нодъ страхомъ угрозъ и наказаній внушается всѣмъ русскимъ людямъ подъ видомъ христіанскаго ученія. Этому учатъ весь русскій народъ. Этому учатъ всѣхъ невинныхъ ангеловъ-дѣтей, тѣхъ дѣтей, которыхъ Христосъ проситъ не отгонять отъ Сео́я, потому что ихъ ссть Царствіе Божіе, —тѣхъ дѣтей, на которыхъ намъ надо быть похожими. чтобы войти въ Царство Бога, похожими тѣмъ, чтобы не знать этого, —тѣхъ дѣтей, ограждая которыхъ, Христосъ сказалъ: горе тому, кто соблазнитъ единаго изъ малыхъ сихъ. И этихъ-то дѣтей насильно учатъ этому, говоря имъ, что это единственный священный законъ Бога.

Это не прокламаціи, которыя распространяются тайно, подъ страхомъ каторги, а это прокламація, несогласіе со которыми наказывается каторгой. Я теперь пишу это, и миѣ жутко только за то, что я позволяю себѣ сказать, что пельзя отмѣнять главную заповѣдь Бога, написанную во всѣхъ законахъ и во всѣхъ сердцахъ, ничего не объясняющими словами: по должности за государя и отечество, и что не должно учить этому людей.

Да, сдѣлалось то, о чемъ Христосъ предупреждалъ людей (Лк. XI, 33—36, и Мө. VI, 23), говоря: смотрите, не сдѣлался бы свѣть, находящійся въ васъ, тьмою. Если свѣть, который есть въ тебѣ, сталъ тьмою, то какова же тьма?

Свётъ, находящійся въ насъ, сталъ тьмою. И тьма, въ которой мы живемъ, стала ужасна.
«Горе вамъ, — сказалъ Христосъ, — горе вамъ, книж-

«Горе вамъ, — сказалъ Христосъ, — горе вамъ, книжники и фарисеи, лицемъры, за то, что заперли вы отъ людей царство небесное. Сами не вошли и не даете другимъ войти въ него. Горе вамъ, книжники и фарисеи, лицемъры, за то, что поъдаете домы вдовъ и на виду молитесъ подолгу. За это вы еще больше виноваты. Горе вамъ, книжники и фарисеи, лицемъры, за то, что обходите моря и земли, чтобы обращатъ въ свою въру, а когда обратите, то сдълаете обращеннаго хуже, чъмъ онъ былъ. Горе вамъ, вожаки слъпые!

«Горе вамъ, книжники и фарисеи, лицемѣры, что строите гробницы пророковъ, украшаете памятники праведниковъ. И вы полагаете, что если бы вы жили въ тѣ дни, когда замучены были пророки, то вы бы не были участниками въ ихъ крови? Такъ вы сами свидѣтельствуете противъ себя о томъ, что вы такіе же, какъ тѣ, которые били пророковъ. Дополняйте же мѣру, начатую подобными вамъ. И вотъ пошлю вамъ пророковъ мудрыхъ е книжниковъ; иныхъ вы убъете и распнете, а иныхъ будете бить въ вашихъ собраніяхъ и будете высылать изъ города въ городъ. И да падетъ на васъ вся кровь праведная, пролитая на землѣ отъ Авеля.

«Всякая хула (клевета) прощается людямъ, но не можетъ быть прощена клевета на Святой Духъ».

Въдь все это точно вчера написано противъ тъхъ людей, которые теперь уже не обходять моря и земли,

клевеща на Святой Духъ и приводя людей къ въръ, дълающей этихъ людей худшими, но прямо насиліемъ заставляють ихъ принимать эту въру и преслъдують и губять всъхъ тъхъ пророковъ и праведныхъ, которые нытаются разрушить ихъ обманъ.

И я убъдился, что церковное ученіе, несмотря на то, что оно назвало себя христіанскимъ, есть та самая тьма, противъ которой боролся Христосъ и велълъ бо-

роться Своимъ ученикамъ.

Ученіе Христа, какъ п всякое религіозное ученіе, заключаетъ въ себъ двъ стороны: 1) ученіе о жизни людей-о томъ, какъ надо жить каждому отдельно и встиъ витетт -этическое, и 2) объяснение, почему людямъ надо жить именно такъ, а не иначе-метафизическое ученіе. Одно есть следствіе и вместь причина другого. Человъкъ долженъ жить такъ потому, что таково его назначение, или: назначение человъка таково, и потому онъ долженъ жить такъ. Эти двъ стороны всякаго ученія находятся во всіхъ религіяхъ міра. Такова религія браминовъ, Конфуція, Будды, Моисея, такова же религія Христа. Опа учить жизни, какъ жить, и даеть объясненіе, почему именно надо такъ жить. Но какъ было со всъми ученіями: браманизмомъ, іудапзмомъ, буддизмомъ, такъ было и съ ученіемъ Христа. Люди отступають отъ ученія о жизни, и изъчисла людей являются такіе; которые берутся онравдать это отступленіе. Люди эти, садящіеся, по выраженію Христа, на съдалище Монсея, разъясняють метафизическую сторону ученія такъ, что этическія требованія ученія становятся необязательными и заміняются внішнимь богопочитаніемъ-обрядами. Это явленіе обще всѣмъ редпгіямъ, но никогда, мнѣ кажется, это явленіе не выразилось съ такою резкостью, какъ въ христіанстве. Оно выразилось особенно ръзко потому, что учение Христа есть самое высшее ученіе; а самое высшее оно потому, что метафизика и этика ученія Христа до такой степени неразрывно связаны и опредъляются одиа другою, что отдълить одиу отъ другой нельзя,

не лишивъ все ученіе его смысла, и еще потому, что Христово ученіе есть уже само по себѣ протестантизмъ, т.-е. отрицаніе не только обрядныхъ постановленій іудаизма, но и всякаго внѣшняго богопочитанія. И потому въ христіанствѣ разрывъ этотъ долженъ былъ уже совершенно извратить ученіе и лишить его всякаго смысла. Такъ оно и было. Разрывъ между ученіемъ о жизни и объясненіемъ жизни начался съ проповѣди Павла, не знавшаго этическаго ученія, выраженнаго въ Евангеліи Матоея, и проповѣдывавшаго чуждую Христу метафизическо-кабалистическую теорію, и совершился этотъ разрывъ окончательно во время Константина, когда найдено было возможнымъ весь языческій строй жизни, не измѣняя его, облечь въ христіанскія одежды и потому признать христіанскимъ.

Со времени Константина, язычника изъ язычниковъ, котораго церковь за всв его преступленія и пороки причисляеть къ лику христіанскихъ святыхъ, начинаются соборы, и центръ тяжести христіанства переносится на одну метафизическую сторону ученія. И это метафизическое ученіе съ сопутствующими ему обрядами, все болве и болве отклоняясь отъ основного смысла своего, доходитъ до того, до чего оно дошло теперь: до ученія, которое объясняеть самыя недоступныя разуму человвческому тайны жизни небесной, даетъ сложнвйшіе обряды богослужебные, но не даетъ пикакого религіознаго ученія о жизни земной.

Всв религіи, кром'в церковно-христіанской, требують оть испов'ядующихъ ихъ, кром'в обрядовъ, псполненія еще изв'єстныхъ хорошихъ поступковъ и воздержанія отъ дурпыхъ. Іуданзмъ требуетъ обр'взанія, соблюденія субботы, милостыни, юбилейнаго года и еще многаго другого. Магометанство требуетъ обр'взанія, ежедневной пятикратной молитвы, десятины б'яднымъ, поклоненія гробу пророка и многаго другого. Тоже и вс'в другія религіи. Хороши ли, дурны ли эти требованія, но это требованіе поступковъ. Только псевдохристіанство пе требуетъ ничего. Н'втъ ничего, что бы обязательно долженъ былъ обязательно долженъ былъ обязательно полдеро

живаться, если не считать постовь и молитвъ, самою церковью признаваемыхъ необязательными. Все, что нужно для псевдо-христіанина-это таинства. Но таинство не дълаетъ самъ върующій, а надъ нимъ его производять другіе. Псевдо-христіанинъ ничего не обязанъ дълать и ни отъ чего не обязанъ воздерживаться для того, чтобы спастись, но надъ нимъ церковью совершается всс, что для него нужно: его и окрестять, и помажуть, и причастять, и особорують, и исповъдують даже глухою исповъдью, и помолятся за него - п онъ спасенъ. Христіанская церковь со временъ Константина не требовала никакихъ поступковъ отъ своихъ членовъ. Она даже не заявляла никакихъ требованій воздержанія оть чего бы то ни было. Христіанская церковь признала и освятила все то, что было въ языческомъ міръ. Она признала и освятила и разводъ, и рабство, п суды, и всъ тъ власти, которыя были, и войны, и казни, и требовала при крсщеніи только словеснаго, и то только сначала, отреченія отъ зла; но потомъ при крещеніи младенцевъ персстали требовать даже и этого.

Церковь, на словахъ признавая ученіе Христа, въ

жизни прямо отрицала его.

Вивсто того, чтобы руководить міромъ въ его жизни, церковь въ угоду міру перетолковала мстафизическое ученіє Христа такъ, что изъ него не вытекало никакихъ требованій для жизни, такъ что оно не мѣшало людямъ жить такъ, какъ они жили. Церковь разъ уступила міру, а разъ уступивъ міру, она пошла за нимъ. Міръ дълалъ все, что хотълъ, предоставляя церкви, какъ она умфетъ, посифвать за нимъ въ свопхъ объясисніяхъ смысла жизни. Міръ учреждаль свою во всемъ противную ученію Христа жизнь, а церковь придумывала иносказанія, по которымъ бы выходило, что люди, живя противно закону Христа, живуть согласно съ нимъ. И кончилось темъ, что міръ сталь жить жизнью, которая стала хуже языческой жизни, и церковь стала не только оправдывать эту жизнь, но утверждать, что въ этомъ-то и состоить ученіе Христа.

Но пришло время, и свътъ истиннаго ученія Христа, которое было въ Евангеліяхъ, несмотря на то, что церковь, чувствуя свою неправду, старалась скрывать его (запрещая переводы Библіп),—пришло время, и свъть этотъ черезъ такъ называемыхъ сектантовъ, даже черезъ вольнодумцевъ міра проникъ въ народъ, и невърность ученія церкви стала очевидна людямъ, и они стали измънять свою прежнюю, оправданную церковью жизнь на основаніи этого помимо церкви дошедшаго до нихъ ученія Христа.

Такъ, сами люди помимо перкви уничтожили рабство, оправдываемое церковью, религіозныя казни, уничтожили освященную церковью власть императоровъ, папъ и теперь начали стоящее на очереди уничтоженіе собственности и государствъ. И церковь ничего не отстаивала и теперь не можетъ отстаивать, потому что уничтоженіе этихъ неправдъ жизни пронсходило и происходитъ на основаніи того самаго христіанскаго ученія, которое проповѣдывала и проновѣдуетъ церковь, хотя и стараясь извратить его.

Ученіе о жизни людей эмансиппровалось отъ церкви и установилось независимо отъ нея.

У церкви остались объясненія, но объясненія чего? Метафизическое объясненіе ученія имѣетъ значеніе, когда есть то ученіе жизни, которое оно объясняетъ. Но у церкви не осталось никакого ученія о жизни. У ней было только объясненіе той жизни, которую она когда-то учреждала и которой уже нѣтъ. Если остались еще у церкви объясненія той жизни, которая была когда-то прежде, какъ объясненія катехизиса о томъ, что по должности должно убивать, то никто уже не вѣритъ въ это. И у церкви ничего не осталось, кромѣ храмовъ, иконъ, парчи и словъ.

Церковь пронесла свъть христіанскаго ученія о жизни черезъ 18 въковъ и, желая скрыть его въ своихъ одеждахъ, сама сожглась на этомъ свътъ. Міръ съ своимъ устройствомъ, освященнымъ церковью, отбросилъ церковь во имя тъхъ самыхъ основъ христіанства, которыя нехотя пронесла церковь, и живетъ безъ нея. Фактъ этотъ совершился, и скрывать его уже невоз-

можно. Все, что точно живеть, а не уныло злобится, не живя, а только мѣшая жить другимъ, все живое въ нашемъ европейскомъ мірѣ отпало отъ церкви и всякихъ церквей и живетъ своею жизнью независимо отъ церкви. И пусть не говорять, что это такъ въ гнилой западной Европѣ; наша Россія своимп милліонами раціоналистовъ-христіанъ, образованныхъ и необразованныхъ, отбросившихъ церковное ученіе, безспорно доказываетъ, что она, въ смыслѣ отпаденія отъ церкви, слава Богу, гораздо гнилѣе Европы.

Все живое, - независимо отъ церкви.

Государственная власть зиждется на преданіи, на наукт, на народномъ избраніи, на грубой силь, на чемъ хотите, но только не на церкви.

Войны, отношенія государствъ устанавливаются на принципъ народности, равновъсія, на чемъ хотите, только не на церковныхъ началахъ.

Государственныя учрежденія прямо игнорирують церковь; мысль о томъ, чтобы церковь могла быть основой суда, собственности, въ наше время только смѣшна.

Наука не только не содъйствуетъ ученію церкви, но нечаянно, невольно въ своемъ развитіи всегда враждебна церкви.

Искусство, прежде служившее одной церкви, теперь

все ушло изъ нея.

Мало того, что жизнь вся эмансипировалась оть церкви, —жизнь эта не имѣетъ другого отношенія къ церкви, кромѣ презрѣнія, нока церковь не вмѣшивается въ дѣла жизни, и ничего, кромѣ ненависти, какъ только церковь пытается напомнить ей свои прежнія права. Если еще существуетъ та форма, которую мы называемъ церковью, то только потому, что люди боятся разбить сосудъ, въ которомъ было когда-то драгоцѣнное содержимое; только этимъ можно объяснить существованіе въ нашъ вѣкъ католичества, православія и разныхъ протестантскихъ церквей.

Всѣ церкви — католическая, православная и протестантская—похожи на караульщиковъ, которые заботливо караулять плѣнника, тогда какъ плѣнникъ

уже давно ушель и ходить среди караульщиковь и даже воюеть съ ними. Все то, чёмъ истинно живетъ теперь міръ: соціализмъ, коммунизмъ, политико-экономическія теоріи, утилитаризмъ, свобода и равенство людей и сословій и женщинъ, всё нравственныя понятія людей, святость труда, святость разума, науки, искусства, все, что ворочаеть міромъ и представляется церкви враждебнымъ,—все это части того же ученія, которое, сама того не зная, пронесла съ скрываемымъ ею ученіемъ Христа та же церковь.

Въ наше время жизнь міра идетъ своимъ ходомъ, совершенно независимо отъ ученія церкви. Ученіе это осталось такъ далеко назади, что люди міра не слышатъ уже голосовъ учителей церкви. Да и слушать нечего, потому что церковь только даетъ объясненія того устройства жизни, изъ котораго уже выросъ міръ и котораго или вовсе уже нѣтъ, или которое не-

удержимо разрушается.

Люди плыли въ лодкъ и гребли, а кормщикъ правилъ. Люди ввърплись кормщику, и кормщикъ правилъ хорошо; но пришло время, что хорошаго кормщика замънилъ другой, который не правилъ. Лодка пошла скоро и легко. Сначала не замъчали того, что новый кормщикъ не правитъ, и только радовались тому, что лодка шла легко. Но потомъ, убъдившись, что новый кормщикъ пе нуженъ, они стали смъяться надъ нимъ – и прогнали его.

Все бы это пичего, но горе въ томъ, что люди подъ вліяніемъ досады на безполезнаго кормщика забыли, что безъ кормщика не знаешь, куда плывешь. Это самое случплось съ нашимъ христіанскимъ обществомъ. Церковь не правитъ, и легко плыть, и мы далеко уплыли, и всё успёхи знаній, которыми такъ гордится нашъ XIX вѣкъ, это—только то, что мы плывемъ безъ руля. Мы плывемъ, не зная куда. Мы живемъ и дёлаемъ эту свою жизнь и рёшительно не знаемъ зачёмъ. А нельзя плыть и грести, не зная, куда плывешь, и нельзя жить и дёлать свою жизнь, не зная зачёмъ?

Въдь еслп бы люди ничего сами не дълали, а были

поставлены внъшней силою въ то положение, въ которомъ они находятся, они бы могли на вопросъ: зачъмъ вы въ такомъ положение? совершенно разумно отвътить: мы не знаемъ, но мы очутились въ такомъ положенін и находимся въ немъ. Но люди делаютъ свое положение сами для себя, для другихъ и въ особенности для своихъ дътей, и потому на вопросы: зачъмъ вы собираете и сами собирались въ милліоны войскъ, которыми вы убиваете и увъчите другъ друга; зачёмь вы тратили и тратите страшныя силы людскія, выражающіяся мплліардами, на постройку ненужныхъ и вредныхъ вамъ городовъ; зачъмъ вы устранваете свои игрушечные суды и посылаете людей, которыхъ считаете преступными, изъ Франціп въ Каенну, изъ Россіи въ Сибирь, изъ Англін въ Австралію, когда вы сами знаете, что это безсмысленно; зачъмъ вы оставляете любимое вами земледъліе и трудитесь на фабрикахъ и заводахъ, которые вы сами не любите: зачъмъ воспитываете дътей такъ, чтобы они продолжали эту неодобряемую вами жизнь; зачёмъ вы все это дѣлаете? На это вы не можете не отвътить. Если бы все это были пріятныя дела, которыя бы вы любили, вы и тогда должны бы были сказать, зачёмъ вы это дълаете. Но когда это ужасно трудныя дъла и вы ихъ дълаете съ усиліемъ и ропотомъ, то нельзя же вамъ не думать о томъ, зачъмъ вы все это дълаете. Надо или перестать делать все это, или ответить, зачемь мы это дълаемъ. Безъ отвъта на этотъ вопросъ люди никогда не жили и не могуть жить. И отвъть всегда быль у людей.

Іудей жилъ такъ, какъ онъ жилъ, т.-е. воевалъ, казнилъ людей, строилъ храмъ, устраивалъ всю свою жизнь такъ, а не иначе, потому что все это было прединсано въ законъ, по убъжденію его, сошедшемъ отъ Самого Бога. То же самое для индійца, китайца, то же самое было для римлянина, то же самое и для магометанина; то же самое было и для христіанина за 100 лътъ тому назадъ; то же самое и теперь для невъжественной толны христіанъ. На вопросы эти невъжественный христіанинъ теперь отвъчаетъ такъ: сол-

датчина, войны, суды, казни, все это существуеть по закону Бога, передаваемому намъ церковью. Здѣшній міръ есть падшій міръ. Все зло, которое существуеть, существуеть по волѣ Бога, какъ наказаніе за грѣхи міра, и потому `исправлять это зло мы не можемъ. Мы можемъ только спасать свою душу вѣрою, тапнствами, молитвами и покорностью волѣ Божіей, передаваемой намъ церковью. Церковь же учить насъ, что каждый христіанинъ долженъ безпрекословно повиноваться царямъ, помазанникамъ Божіимъ, п поставленнымъ отъ нихъ начальникамъ, ограждать насиліемъ свою и чужую собственность, воевать, казнить и переносить казни по волѣ Богомъ поставленныхъ властей.

Хороши ли, дурны ли эти объясненія, но они объясняли для вфрующаго христіанина, какъ для іудея, буддиста и магометанина, всв особенности жизни, и человъкъ не отрекался отъ разума, живя по закону, который онъ признаваль за божественный. Но теперь пришло время, что въ эти объясненія върять только самые невъжественные люди п число такихъ людей съ каждымь днемь и съ каждымь часомь все уменьшается. Остановить это движение нътъ никакой возможности. Вст люди неудержимо идуть за теми, которые идуть впереди, и всѣ придутъ туда, гдѣ стоятъ передовые. Передовые же стоять надъ пропастью. Передовые находятся въ ужасномъ положеніп: онп дълають жизнь для себя, готовать жизнь для всехъ техъ, которые идуть за ними, и находятся въ совершенномъ невъдъніп того, зачёмъ они дёлають то, что дёлають. Ни одинъ цивилизованный передовой человъкъ теперь не въ состояніп дать отв'єть на прямой вопрось: зачімь ты живешь тою жизнію, которою ты живешь? Зачімь дълаешь все то, что ты дълаешь? Я пробовалъ спрашивать объ этомъ и спрашиваль у сотенъ людей и нпкогда не получалъ прямого отвъта. Всегда вмъсто прямого отвъта на личный вопросъ: зачъмъ ты такъ живешь и такъ дълаешь? -- всегда я получалъ отвътъ не на мой вопросъ, а на вопросъ, котораго я не дълалъ.

Вфрующій католикъ, протестанть, православный на вопросъ, зачемъ онъ живетъ такъ, какъ онъ живетъ,

т.-е, противно тому ученію Христа-Бога, которое онъ псновъдуеть, всегда вмъсто прямого отвъта начнаетъ говорить о илачевномъ состояніи безвърія нынъшияго покольнія, о злыхъ людяхъ, производящихъ безвъріе, и о значеній и будущности истинной церкви. Но почему онъ самь не дълаеть того, что велить ему сго въра, онъ не отвъчаеть. Вмъсто отвъта о себъ, онъ говорить объ общемъ состояніи человъчества и о церкви, словно его собственная жизнь не имъеть для него никакого значенія, а онъ занять только спасенісмъ всего человъчества и тъмъ, что онъ называеть церковью.

Философъ, какого бы онъ ни былъ толка — пдеалистъ, сииритуалистъ, пессимистъ, позитпвистъ, на вопросъ: зачѣмъ онъ живетъ такъ, какъ онъ живетъ, т.-е. несогласно съ своимъ философскимъ ученіемъ? — всегда вмѣсто отвѣта на этотъ вопросъ заговоритъ о прогрессѣ человѣчества, о томъ историческомъ законѣ этого прогресса, который онъ нашелъ, и но которому человѣчество стремится къ благу. Но онъ никогда прямо не отвѣтитъ на вопросъ, ночему онъ самъ въ своей жизни не дѣлаетъ того, что считаетъ разумнымъ. Философъ, такъ же какъ и вѣрующій, какъ будто озабоченъ не своею личной жизнью, а только наблюденіемъ надъ общими законами человѣчества.

Средній челов'ять, огромное большинство полув'ярующихъ, полуневърующихъ цивилизованныхъ людей, твхъ, которые всегда безъ исключенія жалуются на свою жизнь и на устройство нашей жизни и предвидять погибель всему, этоть средній человъкъ на вопрось: зачемь онь самь живеть этою осуждаемою имь жизнію и ничего не делаеть, чтобы улучшить се? —всегда вместо прямого отвъта начнетъ говорить не о себъ, а о чемънибудь общемъ: о правосудін, о торговль, о государствъ, о цивилизаціи. Если онъ городовой или прокуроръ, онъ скажеть: «а какъ же нойдеть государственнос дъло, если я, чтобы улучшить свою жизнь, персстану участвовать въ немъ?» «А какъ же торговля?» скажеть онь, если онь торговый человькь. «А какь же цивилизація, если я для улучшенія своей жизни не буду сольнствовать сй?» Онь скажеть всегда такь, какь будто задача его жизни состоить не въ томъ, чтобы дълать то благо, къ которому онъ всегда стремится, а въ томъ, чтобы служить государству, торговлѣ, цивилизаціи. Средній человѣкъ отвѣчаетъ точь въ точь то же, что и вѣрующій и философъ. Онъ на мѣсто личнаго вопроса подставляетъ общій, и подставляетъ его и вѣрующій, и философъ, и средній человѣкъ потому, что у него нѣтъ никакого отвѣта на личный вопросъ жизни, потому, что у него нѣтъ никакого настоящаго ученія о жизни. И ему совѣстно.

Ему совъстно потому, что онъ чувствуеть себя въ унизительномъ положеніи человъка, не имъющаго никакого ученія о жизни, тогда какъ человъкъ никогда не жилъ и не можеть жить безъ ученія о жизни. Только въ нашемъ христіанскомъ мірѣ на мъсто ученія о жизни побъясненія, почему жизнь должна быть такая, а не иная, т.-е. на мъсто религіи, подставилось одно объясненіе того, иочему жизнь должна быть такою, какою она была когда-то прежде, и религіей стало называться то, что никому ни на что не нужно; а сама жизнь стала независима отъ всякаго ученія, то-есть безъ всякаго опредъленія.

Мало того: какъ всегда бываеть, наука признала именно это случайное, уродливое положение нашего общества за законъ всего человъчества. Ученые—Тиле, Спенсеръ и другие—пресерьезно трактують о религии, разумъя подъ нею метафизическия учения о началъ всего и не подозръвая того, что говорять не о всей религи, а только о части ея.

Отсюда произошло то удивительное явленіе, что въ нашъ вѣкъ мы видимъ людей умныхъ и ученыхъ, пренаивно увѣренныхъ, что они свободны отъ всякой религіи только потому, что не признаютъ тѣхъ метафизическихъ объясненій начала всего, которыя когда-то и для кого то объясняли жизнь. Имъ не приходитъ въ голову, что имъ надо же жить какъ-нибудь и что они живутъ же какъ-нибудь и что именно то, на основаніи чего они живутъ такъ, а не иначе, и есть ихъ религія. Люди эти воображаютъ, что у нихъ есть очень возвышенныя убѣжденія и нѣтъ никакой вѣры. Но ка-

ковы бы ни были ихъ разговоры, у нихъ есть вѣра, если они только совершають какіс-нибудь разумные ноступки, потому что разумные поступки всегда опредъляются вѣрою. Поступки же этихъ людей опредъляются только вѣрою, что надо дѣлать всегда только то, что велять. Религія людей, не признающихъ религіи, есть религія покорности всему тому, что дѣлаетъ сильное большинство, т.-е., короче, религія повиновенія существующей власти.

Можно жить по ученію міра, т.-е. животною жизнью, не признавая ничего выше и обязательнъе предписаній существующей власти. Но кто живеть такъ, не можеть же утверждать, что живеть разумно. Прежде, чъмъ утверждать, что мы живемъ разумно, надо отвътить на вопросъ: какое ученіе о жизни мы считаемъ разумнымъ? А у пасъ, несчастныхъ, не только нътъ никакого такого ученія, но потеряно даже сознаніе въ псобходимости какого-нибудь разумнаго ученія о жизни.

Сиросите у людей нашего времени. върующихъ или невърующихъ: какому ученію они слъдують въ жизни? Они должны будуть сознаться, что они следують одному учению — законамъ, которые пишутъ чиновники ІІ-го отдълснія или законодательныя собранія и приводить въ исполнение иолиція. Это - единственное ученіс, которое признають наши европейскіе люди. Они знають, что учение это не отъ неба, не отъ пророковъ и не отъ мудрыхъ людей; они постоянно осуждаютъ постановленія этихъ чиновниковъ или законолательныхъ собраній, но все-таки признають это ученіе <mark>и</mark> повинуются исполнителямъ его—полиців, новинуются безспорно въ самыхъ страшныхъ требованіяхъ ея. Написали чиповники или собранія, что всякій молодой человъкъ долженъ быть готовъ на поруганіе, смерть и на убійство другихъ, и вст отцы и матери, вырастив-тіе сыновей, повинуются такому закону, написанному вчера продажнымъ чиновникомъ и завтра могущему быть измжненнымъ.

Понятіе о законъ, несомпънно разумномъ и по внутреннему сознанію обязательномъ для всъхъ, до такой степени утрачено въ нашемъ обществъ, что существо-

ваніе у еврейскаго народа закона, опредъявшаго всю жизнь ихъ, такого закона, который былъ бы обязателенъ не по принужденію, а по внутреннему сознанію каждаго, считается исключительнымъ свойствомъ одного еврейскаго народа. Что евреи повиновались только тому, что они считали въ глубинѣ души несомнѣнной истиной, полученной прямо отъ Бога, т.-е. тому, что было согласно съ ихъ совѣстью, считается особенностью евреевъ. Нормальнымъ же состояніемъ, свойственнымъ образованному человѣку, считается то, чтобы повиноваться тому, что завѣдомо пишется презираемыми людьми и приводится въ псполненіе городовымъ съ пистолетомъ; тому, что каждымъ пли, по крайней мѣрѣ, большинствомъ этихъ людей считается неправильнымъ, т.-е. противнымъ ихъ совѣсти.

Тщетно искалъ я въ нашемъ цивилизованномъ міръ какихъ-нибудь ясно выраженныхъ нравственныхъ основъ для жизни. Ихъ нътъ. Нътъ даже сознанія, что онъ нужны. Есть даже странное убъждение, что онъ не нужны, что религія есть только извъстныя слова о будущей жизни, о Богъ, извъстные обряды, очень полезные для спасенія души по мевнію однихъ и ни на что ненужные по мизнію другихъ, а что жизнь пдетъ сама собою и что для нея ненужно никакихъосновъ и правилъ; нужно только делать то, что велять. Изъ того, что составляетъ сущность въры, т.-е. учение о жизни и объяснение смысла ея, первое считается неважнымъ и не принадлежащимъ къ въръ, а второе, т.-е. объяснение когда-то бывшей жизни или разсужденія п гаданія объ псторическомъ ходъ жизни, считается самымъ важнымъ и серьезнымъ. Во всемъ, что составляеть жизнь человъка, въ томъ, какъ жить, идти ли убивать людей, или не идти, идти ли судить людей, или не идти, воспитывать ли своихъ дътей такъ или иначе, поди нашего міра отдаются безспорно другимъ людямъ, которые точно такъ же, какъ п они сами, не знають, зачемъ они живуть и заставляють жить другихъ такъ, а не иначе.

И такую-то жизнь люди считають разумной и не стыдатся ея!

Раздвоеніе между объясненіемъ въры, которое на-

звано върою, и самою върою, которая названа общественною, государственною жизнью, дошло теперь до послъдней стенени, и все цивилизованное большинство людей осталось для жизни съ одной върой въ городового и урядника.

Положение это было бы ужасно, если бы оно вполнъ было таково. Но, къ счастію, и въ наше время есть люди, лучшіе люди нашего времени, которые не довольствуются такою върою и имъють свою въру въ то,

какъ должны жить люди.

Люди эти считаются самыми зловредными, опасными и, главное, невѣрующими людьми, а мажду тѣмъ это единственные вѣрующіе люди нашего времени и не только вѣрующіе вообще, но вѣрующіе именно въ ученіе Христа, если не во все ученіе, то хотя въ малую часть его.

Люди эти часто вовсе не знають ученія Христа, не понимають его, часто не принимають, такъ же, какъ и враги ихъ, главной основы Христовой вѣры — непротивленія злу, часто даже ненавидять Христа; но вся ихъ вѣра въ то, какова должна быть жизнь, почерпнута изъ ученія Христа. Какъ бы ни гнали этихъ людей, какъ бы ни клеветали на нихъ, но это единственные люди, не покоряющіеся безропотно всему, что велять, и потому это — единственные люди нашего міра, живущіе не животною, а разумною жизнью, — единственные вѣрующіе люди.

Нить, связующая міръ съ церковью, дававшей смысль міру, становилась все слабъе и слабъе ио мъръ того, какъ содержаніе, соки жизни все болье и болье переливались въ міръ. И теперь, когда соки всъ перелились, связующая пить стала лишь иомъхой.

Это таниственный процессъ рожденія; и воть онт совершается въ нашихъ глазахъ. Въ одно и то же время обрывается послъдняя связь съ церковью и устанавливается самостоятельный процессъ жизни.

Ученіе церкви съ ея догматами, соборами, іерархіей, несомнѣнно, связано съ ученіемъ Христа. Связь эта столь же очевидна, какъ и связь новорожденнаго плода

съ утробой матери. Но какъ пуповина и мѣсто дѣлаются послѣ рожденія ненужными кусками мяса, которые, изъ уваженія къ тому, что хранилось въ нихъ, надо бережно зарыть въ землю, такъ и церковь сдѣлалась ненужнымъ, отжившимъ органомъ, который только изъ уваженія къ тому, чѣмъ она была ирежде, надо спрятать куда-нибудь подальше. Какъ только установилось дыханіе и кровообращеніе, связь, бывшая прежде источникомъ интанія, стала помѣхою. И безумны усилія удержать эту связь и заставить вышедшаго на свѣтъ ребенка питаться черезъ пуповину, а не черезъ роть и легкія.

Но освобождение дътеныша изъ утробы матери не есть еще жизнь. Жизнь детеныша зависить оть установленія новой связи питанія съ матерью. То же должно совершиться и съ нашимъ христіанскимъ міромъ. Ученіе Христа выносило нашъ міръ и родило его. Церковь – одинъ изъ органовъ ученія Христа — сдълала свое дѣло и стала не нужна, стала помѣхой. Міръ не можеть руководиться церковью, но и освобождение міра отъ церкви еще не есть жизнь. Жизнь его наступитъ тогда, когда онъ сознаетъ свое безсиліе и почувствуетъ необходимость новаго питанія. И вотъ это должно наступить въ нашемъ христіанскомъ мірь; онъ долженъ закричать отъ сознанія своей безиомощности, только сознаніе своей безиомощности, сознаніе невозможности прежняго питанія, и невозможности всякаго другого интанія, кромѣ молока матери, приведеть его къ нагрубшей оть молока грудп матери.

Съ нашимъ столь внѣшне-самоувѣреннымъ, смѣлымъ, рѣшительнымъ, а въ глубинѣ сознанія исиуганнымъ и растеряннымъ европейскимъ міромъ происходитъ то же, что бываетъ съ только-что родившимся дѣтенышемъ: онъ мечется, суется, кричитъ, толкается, точно сердится, и не можетъ ионять, что ему дѣлать. Онъ чувствуетъ, что источникъ прежняго питанія его изсякъ, но не знаетъ еще, гдѣ искать новый.

Только-что родившійся ягненокъ и глазами и ушами водить, и хвостомъ трясеть, и прыгаеть, и брыкается. Намъ кажется по его рёшительности, что онъ все знаеть, а онь, бѣдный, нпчего не знаеть. Вся эта рѣшительность и энергія—плодъ соковъ магери, передача которыхъ только-что прекратплась и не можетъ уже возобновиться. Онъ—въ блаженномъ п вмѣстѣ въ отчаянномъ положеніп. Онъ полонъ свѣжести и силы; но онъ пропалъ, если пе возьмется за соски матери.

То же самое происходить и съ нашимъ европейскимъ міромъ. Посмотрите, какая сложная, какъ будто разумная, какая эпергическая жизнь кипить въ европейскомъ міръ. Какъ будто всъ этп люди знаютъ все, что они делають и зачемь они все это делають. Посмотрите, какъ ръшительно, молодо, бодро люди нашего міра делають все, что делають. Искусства, науки, промышлепность, общественная, государственная дъятельность, — все полно жизни. Но все это живо только потому, что питалось недавно еще соками матери черезъ пуповину. Была церковь, которая проводила разумное ученіе Христа въ жизнь міра. Каждое явленіе міра питалось пмъ п росло, п выросло. Но церковь сдълала свое дъло и отсохла. Всъ органы міра живуть; источникъ ихъ прежняго пптанія прекратился, новаго же они еще не нашли; и они ищуть его вездъ, только не у матери, отъ которой они толькочто освободились. Они, какъ ягненокъ, пользуются еще прежней пищей, но не прпшли еще кътому, чтобы понять, что эта пища только у матери, но только пначе, чъмъ прежде, можеть быть передана имъ.

Дѣло, которое предстоптъ теперь міру, состоитъ въ томъ, чтобы понять, что процессъ прежняго безсознательнаго питапія пережитъ и что необходимъ новый, сознательный процессъ питанія.

Этотъ повый процессъ состоитъ въ томъ, чтобы сознательно принять тѣ истины христіанскаго ученія, которыя прежде безсознательно вливались въ человъчество черезъ органъ церкви и которыми теперь живо еще человъчество. Люди должны вновь поднять тотъ свътъ, которымъ они жили, но который скрытъ былъ отъ вихъ, и высоко поставить его передъ собою и людьми и сознательно жить этимъ свътомъ. Ученіе Христа, какъ религія, опредъляющая жизиь и дающая объясненіе жизни людей, стоитъ теперь такъ же, какъ оно 1800 лѣть тому назадъ стояло передъ міромъ. Но прежде у міра были объясненія церкви, которыя, заслоняя отъ него ученіе, все-таки казались ему достаточными для его старой жизни; а теперь настало время, что церковь отжила, и міръ не имѣетъ никакихъ объясненій своей новой жизни и не можетъ не чувствовать своей безпомощности, а потому и не можеть теперь не принять ученія Христа.

Христосъ прежде всего учить тому, чтобы люди върили въ свъть, пока свъть еще въ нихъ. Христосъ учить тому, чтобы люди выше всего ставили этоть свътъ разума, чтобы жили сообразпо съ пимъ, не дълали бы того, что они сами считають неразумнымь. Считаете неразумнымъ идти убивать турокъ или нъмцевъ — не ходите; считаете неразумнымъ насиліемъ отбирать трудъ бёдныхъ людей для того, чтобы надъвать цилиндръ и затягиваться въ корсеть или сооружать затрудняющую васъ гостиную-не дълайте этого; считаете неразумнымъ развращенныхъ праздностью п вреднымъ сообществомъ сажать въ остроги, т.-е. въ самое вредное сообщество и самую полную праздность - не дълайте этого; считаете неразумнымъ жить въ зараженномъ городскомъ воздухъ, когда можете жить на чистомъ; считаете неразумнымъ учить дътей прежде п больше всего грамматикамъ мертвыхъ языковъ, - не делайте этого. Не делайте только того, что дълаеть теперь весь нашь европейскій мірь: жить п не считать разумной свою жизнь, делать и не считать разумными свои дела, не верпть въ свой разумъ, жить несогласно съ немъ.

Ученіе Христа есть свѣтъ. Свѣтъ свѣтитъ, и тьма не обнимаетъ его. Нельзя не принимать свѣта, когда онъ свѣтитъ. Съ пимъ нельзя спорить, нельзя съ нимъ не соглашаться. Съ ученіемъ Христа нельзя не согласиться потому, что оно обнимаетъ всѣ заблужденія, въ которыхъ живутъ люди, и не сталкивается съ ними и, какъ эепръ, про который говорятъ физики, проникаетъ всѣхъ ихъ. Ученіе Христа одинаково неизбѣж-

по для каждаго человъка нашего міра, въ какомъ бы онъ пи былъ состояніп. Ученіе Христа не можетъ быть не принято людьми не потому, что нельзя отрицать то метафизическое объясненіе жизни, которос оно даетъ (отрицать все можно), по петому, что только оно одно даетъ тъ правила жизни, безъ которыхъ не жило и не можетъ жить человъчество, не жилъ и не можетъ жить ни одинъ человъкъ, сели онъ хочетъ жить, какъ человъкъ, т.-е. разумною жизнью.

Спла ученія Христа не въ его объясненіи смысла жизни, а въ томъ, что вытекаеть изъ него—въ ученіи о жизни. Мстафизическое ученіе Христа не новос. Это все одно и то же ученіе человъчества, которое паписано въ сердцахъ людей и которое проповъдывали всъ истинные мудрецы міра. Но сила ученія Христа въ приложеніи этого метафизическаго ученія къ жизни.

Метафизическая основа древняго ученія евреевь и Христа одна и та же: любовь къ Богу и ближнему. Но для приложенія этого ученія къ жизни по Монсею, какъ понимали его евреи, требовалось исполненіе 613 заповъдей, часто безсмысленныхъ, жестокцхъ и такихъ, которыя всть основывались на авторитетт писанія. По закону Христа ученіе о жизни, вытекающее изъ той же метафизической основы, выражено въ пяти заповъдяхъ, разумныхъ, благихъ и носящихъ въ самихъ себть евой смыслъ и свое оправданіе и обнимающихъ всю жизнь людей.

Ученіе Христа не можеть не быть принято тѣми вѣрующими іудеями, буддистами, магометанами и другими, которые усомнились бы въ истинности свосго закона; еще менѣе оно можеть не быть принято людьми нашего христіанскаго міра, которые не имѣють теперь никакого правственнаго закона.

Ученіе Христа не спорить съ людьми нашего міра о ихъ міросозерцанін; оно впередъ соглашается съ нимъ и, включая его въ себя, даетъ имъ то, чего у нихъ нѣтъ, что имъ необходимо и чего они ищутъ: оно дастъ имъ иуть жизни и притомъ не новый, а давно знакомый и родной имъ всѣмъ.

Вы-върующій христіанинь, какого бы то ни было толка или исповъданія. Вы върпте въ сотвореніе міра, въ Тропцу, въ паденіе и искупленіе человъка, въ таинства, въ молитвы и церковь. Христово ученіе не только не спорить съ вами, но вполнъ соглашается съ вашимъ міросозерцаніемъ; оно только даетъ вамъ то, чего у васъ нътъ. Сохраняя вашу теперешнюю въру, вы чувствуете, что жизнь міра и жизнь ваша исполнена зла, и вы не знаете, какъ избъжать его. Ученіе Христа (обязательное для васъ, потому что оно есть ученіе вашего Бога) даетъ вамъ простыя, исполнимыя правила жизни, которыя избавять и вась и другихъ людей отъ того зла, которое мучитъ васъ. Върьте въ воскресеніе, въ рай, въ адъ, въ папу, въ церковь, въ таинства, въ искупленіе, молитесь, какъ это требуется по вашей въръ, говъйте, пойте исалмы,все это не мъшаетъ вамъ исполнять то, что открыто Христомъ для вашего блага: не сердитесь, не блудите, не клянитесь, не защищайтесь насиліемъ, не воюйте.

Можетъ случиться, что вы не исполните какогонибудь изъ этихъ правилъ и увлечетесь и нарушите одно изъ нихъ такъ же, какъ вы нарушаете теперь въ минуту увлеченія правила вашей въры, правила закона гражданскаго или законовъ приличія. Такъ же вы отстуните, можетъ-быть, въ минуты увлеченія и отъ правилъ Христа; но въ спокойныя минуты не дълайте того, что вы теперь дълаете, —устранвайте жизнь не такую, при которой трудно не сердиться, не блудить, не клясться, не защищаться, не воевать, а такую, при которой трудно бы было это дълать Вы не можете не признать этого, потому что Богъ велълъ вамъ это.

Вы—невърующій философъ какого бы то ни было толка. Вы говорите, что все пропсходить въ міръ по закону, который вы открыли. Христово ученіе не спорить съ вами и признаетъ вполнъ открытый вами законъ. Но въдь помпмо этого вашего закона, по которому черезъ тысячельтія настанетъ то благо, которое вы желаете и приготовили для человъчества, есть

еще ваша личная жизнь, которую вы можете прожить или согласно съ разумомъ, или противъ пего; а для этой-то вашей личной жизни у васъ теперь и истъ никакихъ правилъ, кромъ тъхъ, которыя пишутся пеуважаемыми вама людьми и прпводятся въ исполнение полицейскими. Ученіе Христа даеть вамъ такія правила, которыя навфрио сходятся съ вашимъ закономъ, потому что вашъ законъ альтрунзма или единой воли есть не что иное, какъ дурная перифраза того же ученія Христа.

Вы - средній человѣкъ, полувѣрующій, полуневѣрующій, не имѣющій времени углубляться въ смыслъ человѣческой жизни, и у васъ нѣтъ никакого опредѣленнаго міросозерцанія; вы делаете то, что делають всъ. Христово учение не споритъ съ вами. Опо говорить: хорошо, вы не способны разсуждать, повърить истинности преподаваемаго вамъ ученія, вамъ легче поступать заурядь со вежин; но какъ бы скромны вы ни были, вы все-таки чувствуете въ себъ того внутренняго судью, который иногда одобряеть ваши поступки, согласные со всёми, ппогда не одобряеть пхъ. Какъ бы ни скромна была ваша доля, вамъ приходится все-таки задумываться и спрашивать себя: такъ ли мит поступить, какъ вст, или по-своему? Въ такихъ именио случаяхъ, т.е. когда вамъ представится надобность ръшить такой вопросъ, правила Христа и предстанутъ предъ вами во всей своей силъ. И правила эти навърно дадутъ вамъ отвътъ на вашъ вопросъ, потому что онп обнимають всю вашу жизнь, и они отвътять вамъ согласно съ ванимъ разумомъ и вашей совъстью. Если вы ближе къ въръ, чъмъ къ невърію. то, поступая такимъ образомъ, вы поступаете по волъ Bora; еслп вы ближе къ свободомыслію, то вы, ноступая такъ, поступаете по самымъ разумнымъ правиламъ, какія существують въ мірѣ, въ чемъ вы сами убъдитесь, потому что правила Христа самп въ себъ несуть свой смыслъ и свое оправдание. Христосъ сказалъ (Ioaн. XII, 31): «Нынъ судъ міру

сему; нынь князь міра сего пагнанъ будеть вонъ». Онь сказалт еще (Ісан, XVI, 32): «сіе сказаль Я

вамъ, чтобы вы имѣли во Мнѣ міръ. Въ мірѣ будете имѣть скорбь, но мужайтесь: Я побъдиль міръ».

И дъйствительно, міръ, т.-е. зло міра побъждено.

Если существуеть еще міръ зла, то онъ существуеть только какъ нѣчто мертвое, онъ живеть только по инерціп; въ немъ нѣтъ уже основъ жизни. Его нѣтъ для вѣрующаго въ заповѣди Христа. Онъ побъжденъ въ разумномъ сознаніи сына человѣческаго. Разбѣжавшійся поѣздъ еще бѣжитъ по прямому направленію, но вся разумная работа на немъ уже дѣлается давио для обратнаго направленія.

Ибо все рожденное отъ Бога побѣждаетъ міръ. И побъда, которою побъжденъ міръ, есть въра ваша (1-е

посланіе Іоанна V, 4).

Въра, побъждающая міръ, есть въра въ ученіе Христа.

## XII.

Я вѣрю въ ученіе Христа, и вотъ въ чемъ моя вѣра. Я вѣрю, что благо мое возможно на землѣ только тогда, когда всѣ люди будутъ исполнять ученіе Христа.

Я верю, что исполнение этого учения возможно,

легко и радостно.

Я върю, что и до тъхъ поръ, пока учение это не исполняется, что если бы я былъ даже одинъ среди всъхъ неисполняющихъ, мнъ все-таки ничего другого нельзя дълать для спасенія своей жизни отъ неизбъжной погибели, какъ исполнять это ученіе, какъ ничего другого нельзя дълать тому, кто въ горящемъ домѣ нашелъ дверь спасепія.

Я върю, что жизнь моя по ученію міра была мучительна и что только жизнь по ученію Христа даеть мнь въ этомъ мірь то благо, которое предназначиль

мнъ отецъ жизни.

Я върю, что ученіе это даеть благо всему человъчеству, спасаеть меня оть неизбъжной погибели и даеть мнъ здъсь наибольшее благо. А потому я не могу не исполнять его.

Законъ данъ черсзъ Мопсея, а благо и истина черсзъ Іисуса Христа (Іоан. І, 17). Ученіе Христа есть благо и истипа. Прежде, пе зная пстины, я не зналъ и блага. Принимая зло за благо, я виздалъ во зло, сомиввался въ законности моего стремленія ко благу. Теперь же я понялъ и новврилъ, что благо, къ которому я стремлюсь, есть воля отца, есть самая

законная сущность моей жизни.

Христосъ сказалъ мнѣ: живи для блага, только не вѣрь тѣмъ ловушкамъ — соблазнамъ (5½½);, которые, занимая тебя подобіемъ блага, лишаютъ этого блага и уловляютъ во зло. Благо твое есть твое единство со всѣми людьми, зло есть нарушеніе единства сына человѣческаго. Не лишай себя самъ того

блага, которое дано тебъ.

Христосъ показалъ мнѣ, что единство сына человъческаго, любовь людей между собой не есть, какъ мнѣ прежде казалось, цѣль, къ которой должны стремиться люди, но что это единство, эта любовь людей между собой есть ихъ естественное состояніе, то, въ которомъ родятся дѣти по словамъ его, и то, въ которомъ живуть всегда всѣ люди до тѣхъ поръ, пока состояніе это не нарушается обманомъ, заблужденіемъ, соблазвами.

Но Христосъ не только показалъ миѣ это, но Онъ ясно, безъ возможности ошибки перечислилъ миѣ въ Своихъ заповъдяхъ всѣ до одного соблазна, лишавшіе меня этого естественнаго состоянія единства, любви и блага и уловлявшіе меня во зло. Заповъди Христа даютъ миѣ средство спасенія отъ соблазновъ, лишавшихъ меня моего блага, и потому я не могу не върить въ эти заповъди.

Мит дано благо жизни, а я самъ губилъ его. Христосъ показаль мит Своими заповъдями тъ соблазны, которыми я гублю свое благо, а потому я и не могу дълать того, что губитъ мое благо. Въ этомъ и въ

этомъ одномъ вся моя вфра.

Христосъ показалъ миъ, что первый соблазиъ, губящій мое благо, есть моя вражда съ людьми, мой гиъвъ па нихъ. Я не могу не върить въ это и потому не могу уже сознательно враждовать съ другими людьми, не могу, какъ я дълалъ это прежде, радоваться на свой гиъвъ, гордиться имъ, разжигать,

оправдывать его признаніемъ себя важнымъ п умнымъ, а другихъ людей ничтожными, потерянными и безумными; не могу уже теперь ири первомъ напоминаніи о томъ, что я поддаюсь гнѣву, не признавать себя одного виновнымъ п не искать примиренія съ тѣми, кто враждуетъ со мною.

Но этого мало. Если я знаю теперь, что гнъвъ мой есть неестественное вредное для меня бользненное состояніе, то я знаю еще, какой соблазнъ приводилъ меня въ него. Этотъ соблазнъ состояль въ томъ, что я отдъляль себя отъ другихъ людей, признавая только нфкоторыхъ изъ нихъ равными себф, а всфхъ остальныхъ-ничтожными, не людьми (раха), или глупыми п необразованными (безумными). Я вижу теперь, что это отдъленіе себя отъ людей и иризнаніе другихъ за "рака" и безумныхъ было главной причиной моей вражды съ людьми. Вспоминая свою прежнюю жизнь, я вижу теперь, что я никогда не позволяль разгораться своему враждебному чувству на тахъ людей, которыхъ считалъ выше себя, и никогда не оскорбляль ихъ; но зато малѣйшій непріятный для поступокъ человъка, котораго я считалъ ниже себя, вызываль мой гнфвь на него и оскорбление, и чфмъ выше я считаль себя передъ такимъ человъкомъ, тъмъ легче я оскорбляль его; пногда даже одна воображаемая мною низкость иоложенія человъка уже вызывала съ моей стороны оскорбление ему. Теперь же я понимаю, что выше другихъ людей будеть стоять тоть только, кто унизить себя передъ другими, кто будеть встмъ слугою. Я понимаю теперь, почему то, что высоко передъ людьми, есть мерзость передъ Богомъ, п почему горе богатымъ и прославляемымъ, и почему блаженны нищіе и униженные. Только теперь я понимаю это и втрю въ это, и втра эта изминила всю мою оцѣнку хорошаго и высокаго, дурного и низкаго въ жизни. Все, что прежде казалось мнъ хорошимъ и высокимъ — почести, слава, образование, богатство, сложность и утонченность жизни, обстановки, инщи, одежды, внешнихъ пріемовъ-все это стало для меня дурнымъ и низкимъ, - мужичество, неизвъстность, бъдность, грубость, простота обстановки, пищи, одежды, пріемовъ-все это стало для меня хорошимъ и высокимъ. А потому, если и теперь, зная все это, я могу въ минуту забвенія отдаться гнтву и оскорбить брата, то въ спокойномъ состоянін я не могу уже служить тому соблазну, который, возвышая меня надълюдьми, лишалъ меня моего истиннаго блага - сдинства и любви, какъ не можетъ человъкъ устранвать самъ для себя ловушку, въ которую онъ попалъ прежде и которая чуть не погубила его. Теперь я не могу содъйствовать ничему тому, что внашне возвышаеть меня надъ людьми, отдъляетъ отъ нихъ, не могу, какъ я прежде это дълалъ, признавать ни за собой, ни за другими никакихъ званій, чиновъ и наименованій, кромт званія и имени человтка; не могу искать славы и похвалы; не могу искать такихъ знаній, которыя отдъляли бы меня отъ другихъ, не могу не стараться избавиться отъ своего богатства, отдъляющаго меня отъ людей, не могу въ жизни своей, въ обстановкъ ея, въ пицъ, въ одеждъ, во внъшнихъ пріемахъ пе искать всего того, что не разъединяетъ меня, а соединяеть съ большинствомъ людей.

Христосъ показалъ миѣ, что другой соблазнъ, губящій мое благо, есть блудная похоть, т.е. похоть къ другой женщинѣ, а не той, съ которой я сошелся. Я не могу не вѣрить въ это и потому не могу, какъ я дѣлалъ это прежде, признавать блудную похоть сетественнымъ и возвышеннымъ свойствомъ челоьѣка; не могу оправдывать ее передъ собою моею любовью къ красотѣ, влюбленностью или недостатками своей жены; не могу уже при первомъ напоминаніи о томъ, что поддаюсь блудной похоти, не признавать себя въ болѣзненномъ и неестественномъ состояніи и не пскать всякихъ средствъ, которыя могли бы избавить меня отъ этого зла.

Но, зная теперь, что блудная похоть есть зло для меня, я знаю сще и тоть соблазнь, который вводиль меня преждс въ него, и потому не могу уже служить ему. Я знаю теперь, что главная причина соблазна не въ томъ, что люди не могутъ воздержаться отъ блудя,

но въ томъ, что большинство мужчинъ и женщинъ оставлено теми, съ которыми они сошлись сначала. Я знаю теперь, что всякое оставление мужчины или женщины, которые сошлись въ первый разъ, и есть тотъ самый разводь, который Христось запрещаеть людямъ потому, что оставленные первыми супругами мужья и жены вносять весь разврать въ міръ. Вспоминая то, что меня вводило въ блудъ, я вижу теперь, что, кромъ того дикаго воспитанія, при которомъ и физически и умственно разжигалась во мнъ блудная похоть и оправдывалась встми изощреніями ума, главный соблазнъ, уловлявшій меня, заключается въ оставленіи мною той женщины, съ которой я сошелся сначала, и въ состояніи оставленныхъ женщинъ, со всёхъ сторонъ окружавшихъ меня. Я вижу теперь, что главная сила соблазна была не въ моей похоти, а въ неудовлетворенности похоти моей и тъхъ оставленныхъ женщинъ, которыя со всъхъ сторонъ окружали меня. Я понимаю теперь слова Христа. Богъ сотворилъ вначалъ человъка - мужчиной и женщиной, такъ чтобы два были одно, и что поэтому человъкъ не можеть и не долженъ разъединять то, что соединилъ Богъ. Я понимаю теперь, что единобрачіе есть естественный законъ человъчества, который не можеть быть нарушаемъ. Я понимаю теперь вполнъ слова о томъ, что кто разводится съ женою, т.-е. съ женщиной, съ которой онъ сошелся сначала, для другой, заставляеть ее распутничать и вносить самъ противъ себя новое зло въ міръ. Я вѣрю въ это, и въра эта измъняетъ всю мою прежнюю оцънку хорошаго п высокаго, дурного и низкаго въ жизни. То, что прежде мнъ казалось самымъ хорошимъ — утонченная, изящная жизнь, страстная и поэтическая любовь, восхваляемая встми поэтами и художниками,все это представилось мнѣ дурнымъ и отвратительнымъ. Наоборотъ, хорошимъ представилось мнъ: трудовая, скудная, грубая жизнь, умфряющая похоть; высокимъ и важнымъ представилось мнъ не столько человъческое учреждение брака, накладывающее внъшнюю печать законности на извъстное соединение мужчины и женщины, сколько самое соединение всякаго мужчины и женщины, которое, разъ совершившись, не можетъ быть парушено безъ нарушенія воли Бога. Если я и теперь могу въ минуту забвенія подпасть блудной похоти, то не могу уже, зная тотъ соблазиъ, который вводилъ меня въ это зло, служить ему, какъ я дълалъ это прежде. Я не могу желать и искать физической праздности и жирной жизни, разжигавшей во мнъ чрезмърную похоть; не могу искать тъхъ разжигающихъ любовную похоть потехъ - романовъ, стиховъ, музыки, театровъ, баловъ, которые прежде представлялись мив не только не вредными, но очень высокими увеселеніями; не могу оставлять своей жены, зная, что оставление ся есть первая ловушка для меня, для нея и для другихъ; не могу содъйствовать праздной п жирной жизни другихъ людей; не могу участвовать и устранвать тъхъ похотливыхъ увеселеній-романовь, театровь, оперь, баловь и т. п., - которыя служать ловушкой для меня и другихъ людей; не могу поощрять безбрачное житье людей зрѣлыхъ для брака; не могу содъйствовать разлукъ мужей съ женами; не могу дълать различія между совокупленіями, называемыми браками и не называемыми такъ; не могу не считать священнымъ и обязательнымъ только то брачное соединение, въ которомъ разъ находится человъкъ.

Христосъ открыль мнѣ, что третій соблазнь, губящій мое благо, есть соблазнь клятвы. Я не могу не вѣрить въ это и потому не могу уже, какъ я дѣлаль это прежде, самъ клясться кому-нибудь и въ чемъ-нпбудь и не могу уже, какъ я дѣлалъ это прежде, оправдывать себя въ своей клятвѣ тѣмъ, что въ этомъ пѣтъ ничего дурного для людей, что всѣ дѣлаютъ это, что это нужно для государства, что мнѣ или другимъ будстъ хуже, если я откажусь отъ этого требованія. Я знаю тсперь, что это есть зло для меня и для лю-

дей, и не могу дѣлать его.

Но мало того, что я знаю это; я знаю теперь и тотъ соблазнъ, который уловлялъ меня въ это зло, и не могу уже служить ему. Я знаю, что соблазнъ состоить въ томъ, что именемъ Бога освящает-

ся обманъ. Обманъ же состоитъ въ томъ, что люди впередъ объщаются повиноваться тому, что велить человекъ и люди, тогда какъ человекъ не можетъ никогда повиноваться никому, кромъ Бога. Я знаю теиерь, что самое страшное по своимъ послъдствіямъ зло міра — убійство на войнахъ, заключенія, казни нстязанія людей, совершается только благодаря этому соблазну, во имя котораго снимается отвътственность съ людей, совершающихъ зло. Вспоминая теперь многое и многое зло, которое заставляло меня осуждать п не любить людей, я вижу теперь, что все оно было вызвано присягой - признаніемъ необходимости иолчинить себя воль другихъ людей. Я понимаю теперь значеніе словъ: все, что сверхъ простого утвержденія или отрицанія - «да» и «нѣтъ», все, что сверхъ этого, всякое объщаніе, даваемое впередъ, есть зло. Понимая это, я вфрю, что клятва губить благо мое и другихъ людей; и вѣра эта измѣняетъ мою оцѣнку хорошаго и дурного, высокаго и низкаго. Все то, что прежде казалось мнъ хорошимъ и высокимъ — обязательство върности правительству, подтверждаемое присягой, вымогание этой присяги оть людей и всв поступки, противные совъсти, совершаемые во имя этой присяги, --- все это представилось теперь мит и дурнымъ и низкимъ. И потому я не могу уже теперь отступить отъ заповъди Христа, запрещающей клятву; не могу уже ни клясться другому, ни заставлять клясться другихъ, ни содъйствовать тому, чтобы люди клялись п заставляли клясться другихъ людей и считали бы клятву или важною и нужною, или хотя бы не вредною, какъ это думають многіе.

Христось открыль мив, что четвертый соблазнь, лишающій меня моего блага, есть противленіе злу насиліємь другихь людей. Я не могу не вврить, что это есть зло для меня и для другихь людей, и нотому не могу сознательно двлать его и не могу, какъ я двлаль это прежде, оправдывать это зло твмъ, что оно нужно для защиты меня и другихъ людей, для защиты собственности моей и другихъ людей; не мету уже при первомъ напоминации о томъ, что я двлать собственности моей и другихъ людей; не

лаю насиліе, пе отказаться отъ него и не прекратить его.

Но мало того, что я знаю это, я знаю теперь п тоть соблазнъ, который вводилъ меня въ это зло. Я знаю теперь, что соблазнъ этотъ состоитъ въ заблужденіи о томъ, что жизнь моя можетъ быть обезпечена защитой себя и своей собственности отъ другихъ людей. Я знаю теперь, что большая доля зла людей происходить оттого, что они вмъсто того, чтобы отдавать свой трудъ другимъ, не только не отдаютъ его, но сами лишають себя всякаго труда и насиліемь отбирають трудъ другихъ. Вспоминая теперь все то зло, которое я дълалъ себъ и людямъ, и все зло, которое дълали другіе, я вижу, что большая доля зла происходить оттого, что мы считали возможнымъ защитой обезпечить и улучшить свою жизнь. Я понимаю теперь также слова: человъкъ рожденъ не для того, чтобы на него работали, но чтобы самому работать на другихъ, п значеніе словъ: трудящійся достопнъ пропитанія. Я върю теперь въ то, что благо мое и людей возможно только тогда, когда каждый будеть трудиться не для себя, а для другого, и не только не будеть отстаивать оть другого свой трудь, но будеть отдавать его каждому, кому онъ нужень. Въра эта измънила мою опънку хорошаго, дурного и низкаго. Все, что прежде казалось мнъ хорошимъ и высокимъ-богатство, собственность всякаго рода, честь, сознание собственнаго достоинства, права, - все это стало теперь дурно и низко; все же, что казалось мнъ дурнымъ и низкимъработа на другихъ, бъдность, унижение, отречение отъ всякой собственности и всякихъ правъ-стало хорошо и высоко въ моихъ глазахъ. Если теперь я и могу въ минуту забвенія увлечься наспліемъ для защиты себя и другихъ или своей или чужой собственности, то я не могу уже спокойно и сознательно служить тому соблазну, который губить меня и людей, я не могу пріобрѣтать собственности; не могу употреблять какое бы то нп было насиліе противъ какого бы то нп было человѣка, за исключеніемъ ребенка, п только для избавленія его отъ предстоящаго ему тотчасъ же

зла; не могу участвовать ни въ какой дъятельности власти, имъющей цълью огражденіе людей и ихъ собственности насиліемъ; не могу быть ни судьей, ни участникомъ въ судъ, ни начальникомъ, ни участникомъ въ какомъ-нибудь начальствъ; не могу содъйствовать и тому, чтобы другіе участвовали въ судахъ и начальствахъ.

Христосъ открылъ мнѣ, что иятый соблазнъ, лишающій меня моего блага, есть раздѣленіе, которое мы дѣлаемъ между своими и чужими народами. Я не могу не вѣрить въ это, и потому если въ минуту забвенія и можетъ подняться во мнѣ враждебное чувство къчеловѣку другого народа, то я не могу уже въ спокойную минуту не признавать это чувство ложнымъ, не могу оправдывать себя, какъ я прежде дѣлалъ это, признаніемъ преимущества своего народа надъ другими, заблужденіями, жестокостью или варварствомъ другого народа; не могу при первомъ напоминаніи о томъ не стараться быть болѣе дружелюбнымъ къ человѣку чужого народа, чѣмъ къ соотечественнику.

Но мало того, что я знаю теперь, что раздъленіе мое съ другими народами есть зло, губящее мое благо, я знаю и тоть соблазнь, который вводиль меня въ это зло, и не могу уже, какъ я дълалъ это прежде, сознательно и спокойно служить ему. Я знаю, что соблазнъ этотъ состоитъ въ заблужденіи о томъ, что благо мое связано только съ благомъ людей моего народа, а не съ благомъ всъхъ людей міра. Я знаю теперь, что единство мое съ другими людьми не можеть быть нарушено чертою границы и распоряженіями правительствъ о принадлежности моей къ такому или другому народу. Я знаю теперь, что вст люди вездт равны и братья. Всиоминая теперь все зло, которое я дълаль, исныталь и видёль вслёдствіе вражды народовь. мнѣ ясно, что причиной всего былъ грубый обмань, называемый патріотизмомъ и любовью къ отечеству. Всиоминая свое воспитаніе, я вижу теперь, что чувства вражды къ другимъ народамъ, чувства отдъленія себя оть нихъ никогда не было во мнъ, что всъ эти злыя чувства были искусственно привиты мить безумнымъ

восиитаніемъ. Я понимаю теперь значеніе словъ: творите добро врагамъ, дълайте имъ то же, что и своимъ. Вы вст дти одного Отца, и будьте такъ же, какъ и Отецъ, т.-е. не дълайте раздъленія между своимъ народомъ и другими, со всеми будьте одинаковы. Я ионимаю темерь, что благо возможно для меня только ири признаніи моего единства со всеми людьми міра безъ всякаго исключенія. Я върю въ это. И въра эта измѣнила всю мою оцѣнку хорошаго и дурного, высокаго и низкаго. То, что мнъ представлялось хорошимъ и высокимъ-любовь къ отечеству, къ своему народу, къ своему государству, служение имъ въ ущербъ блага другихъ людей, военные подвиги людей, —все это мнъ иоказалось отвратительнымъ и жалкимъ. То, что мнъ представлялось дурнымъ и иозорнымъ-отреченіе отъ отечества, космоиолитизмъ, шоказалось мнф, напротивъ, хорошимъ и высокимъ. Если я и могу теиерь въ минуту забвенія содъйствовать больше русскому, чъмъ чужому, желать успъха Русскому государству или народу, то не могу я уже въ спокойную минуту служить тому соблазну, который губить меня и людей. Не могу признавать никакихъ государствъ или народовъ, не могу участвовать ни въ какихъ спорахъ между народами и государствами, ни писаніями, ни тымь болые службой какому нибудь государству. Я не могу участвовать во всъхъ тъхъ дълахъ, которыя основаны на различіи государствъ - ни въ таможняхъ и сборахъ пошлинъ, ни въ приготовленіи снарядовъ или оружія, ни въ какой-либо дъятельности для вооруженія, ни въ военной службѣ, ни тѣмъ болѣе въ самой войнъ съ другими народами-и не могу содъйствовать людямъ, чтобы они дълали это.

Я понялъ, въ чемъ мое благо, вѣрю въ это и потому не могу дѣлать того, что несомнѣнно лишаетъ меня моего блага.

Но мало того, что я върю въ то, что я долженъ жить такъ,—я върю, что если жить такъ, то жизнь моя ислучить для меня единственно-возможный разумный, радостный и не уничтожаемый смертью смыслъ.

Я върю, что разумная жизнь-свъть мой на то только

и данъ мнѣ, чтобы свѣтить передъ человѣками не словами, но добрыми дѣлами, чтобы люди ирославляли Отца (Мө. V, 16). Я вѣрю, что моя жизнь и знаніе истины есть талантъ, данный мнѣ для работы на него, что этотъ талантъ есть огонь, который только тогда огонь, когда онъ горитъ. Я вѣрю, что я—Ниневія по отношенію къ другимъ Іонамъ, отъ которыхъ я узналъ и узнаю истину, но что и я Іона по отношенію къ другимъ ниневитянамъ, которымъ я долженъ передать истину. Я вѣрю, что единственный смыслъ моей жизни—въ томъ, чтобы жить въ томъ свѣтѣ, который есть во мнѣ, и не ставить его подъ спудомъ, но высоко держать его передъ людьми такъ, чтобы люди видѣли его. И вѣра эта придаетъ мнѣ новую силу при исиолненіи ученія Христа и уничтожаетъ всѣ тѣ препятствія, которыя ирежде стояли передо мной.

То самое, что прежде подрывало во мнѣ истинность и исполнимость ученія Христа, то, что отталкивало меня отъ него — возможность лишеній, страданій и смерти отъ людей, не знающихъ ученіе Христа,—это самое теперь подтвердило для меня истинность ученія привлекло къ нему.

Христосъ сказалъ: когда возвысите сына человъческаго, всъ привлечетесь ко мнъ, и я почувствовалъ, что неудержимо привлеченъ къ Нему. Онъ сказалъ еще: истина освободитъ васъ, и я почувствовалъ себя совершенно свободнымъ.

Придеть войной непріятель или просто злые люди нападуть на меня, думаль я прежде, и если я не буду защищаться, они оберуть насъ, осрамять, измучають и убьють меня и моихь близкихь, и мнт казалось это страшнымь. Но теперь все, смущавшее меня прежде, показалось мнт радостнымь и подтвердило пстину. Я знаю теперь, что и непріятели и такъ называемые злодти и разбойники вст—люди, точно такіе же сыны человтческіе, какъ и я, такъ же любять добро и ненавидять зло, такъ же живуть наканунт смерти и такъ же, какъ я, ищуть спасенія и найдуть его только въ ученіи Христа. Всякое зло, которое они сдтлають мнт, будеть зломъ для нихъ же, и потому они должны дть-

лать мнѣ добро. Если же истина неизвѣстна имъ и они дѣлаютѣ зло, считая его благомъ, то я знаю истину только для того, чтобы показать ее тѣмъ, которые не знаютъ ея. Показать же ее имъ я не могу иначе, какъ отреченіемъ отъ участія въ злѣ, исновѣданіемъ истины на дѣлѣ.

Придуть непріятели: нъмцы, турки, дикари, и, если вы не будете воевать, они перебьють вась. Это неправда. Если бы было общество христіанъ, не дълающихъ никому зла и отдающихъ весь излишекъ своего труда другимъ людямъ, никакіе неиріятели-ни нѣмцы, ни турки, ни дикіе--не стали бы убивать или мучить такихъ людей. Они брали бы себъ все то, что и такъ отдавали бы эти люди, для которыхъ нѣтъ различія между русскимъ, немцемъ, туркомъ и дикаремъ. Если же христіане находятся среди общества нехристіанскаго, защищающаго себя войною, и христіанинъ призывается къ участію въ войнь, то туть-то и является для христіанина возможность номочь людямъ, не знающимъ истины. Христіанинъ для того только и знаетъ истину, чтобы свидътельствовать о ней передъ тъми, которые не знають ея. Свидътельствовать же онъ можеть не иначе, какъ дъломъ. Дъло же его есть отреченіе отъ войны и дізланіе добра людямъ безъ различія такъ называемыхъ враговъ и своихъ.

Но не непріятели, а свои же злые люди нападуть на семью христіанина и, если онъ не будеть защищаться, оберуть, измучають и убьють его и его близкихь. Это опять несправедливо. Если всв члены семьи—христіане и потому полагають свою жизнь въ служеніи другимь, то не найдется такого безумнаго человѣка, который лишиль бы пропитанія или убиль бы тѣхъ людей, которые служать ему. Миклуха-Маклай поселился среди самыхъ звѣрскихъ, какъ говорили, дикихъ, и его не только не убили, но полюбили его, иокорились ему только потому, что онъ не боялся ихъ, ничего не требоваль отъ нихъ и дѣлалъ имъ добро. Если же христіанинъ живеть среди нехристіанской семьи и близкихъ, защищающихъ себя и свою собственность насиліемъ, и христіанинъ иризывается къ

участію въ этой защить, то этоть иризывъ и есть для христіанина иризывъ къ исполненію своего дѣла жизни. Христіанинъ только для того и знаетъ истину, чтобы иоказать ее другимъ и болье всего близкимъ ему, связаннымъ съ нимъ семейными и дружескими связями людямъ, а показать истину христіанинъ не можетъ иначе, какъ не виадая въ то заблужденіе, въ которое виали другіе, не становясь на сторону ни наиадающихъ, ни защищающихъ, а отдавая все другимъ, жизнью своей показывая, что ему ничего не нужно, кромъ исполненія воли Бога, и ничего не страшно,

промъ отступленія отъ нея.

Но правительство не можеть допустить того, чтобы членъ общества не признавалъ основъ государственнаго порядка и уклонился оть исполненія обязанностей всѣхъ гражданъ. Правительство иотребуетъ отъ хри-стіанина ирисяги, участія въ судѣ, военной службѣ и за отказъ подвергнетъ его наказанію, ссылкъ, заключенію, даже казни. И оиять-таки это требованіе правительства будеть для христіанина только призывомъ его къ исполненію своего діла жизни. Для христіанина требованіе правительства есть требованіе людей, не знающихъ истины. И потому христіанинъ, знающій ее, не можеть не свидьтельствовать о ней передъ людями, не знающими ея. Насиліе, заключеніе, казни, которымъ подвергается вследствие этого христіанинъ, дають ему возможность свидътельствовать не словами, а дъломъ. Всякое насиліе: война, грабежъ, казни, происходять не вслёдствіе неразумныхъ силь природы, но ироизводятся людьми заблудшими и лишенными знанія истины. И иотому чізмь больше зла дізлають эти люди христіанину, тъмъ болье они далеки отъ истины, темъ несчастиве они и темъ нуживе имъ знаніе истины. Передать же знаніе истины людямъ христіанинъ не можеть иначе, какъ воздержаніемъ оть того заблужденія, въ которомъ находятся люди, дълающіе ему зло, воздаяніемъ добра за зло. И въ этомъ одномъ все дъло жизни христіанина и весь смыслъ ея, не уничтожаемый смертью.

Люди, связанные другъ съ другомъ обманомъ, со-

ставляють изъ себя какъ бы силоченную массу. Силоченность этой массы и есть зло міра. Вся разумная дізтельность человізчества направлена на разрушеніе этого сціпленія обмана.

Вст революціи суть попытки насильственнаго разбиванія этой массы. Людямъ представляется, что если опи разобьють эту массу, то она перестанеть быть массой, и они бьють но ней; но, стараясь разбить ее, они только кують ее; сцтвиленіе частицъ не уничтожится, пока внутренняя сила не сообщится частицамъ массы и не заставить ихъ отдтяться отъ нея.

Сила сцъпленія людей есть ложь, обманъ. Сила, освобождающая каждую частицу людского сцъпленія, есть истина. Истина же передается людямъ только дълами истины.

Только дѣла истины, внося свѣтъ въ сознаніе каждаго человѣка, разрушають сцѣнленія обмана, отрываютъ одного за другимъ людей отъ массы, связанной между собою сцѣпленіемъ обмана.

И воть уже 1800 льть дылается это дыло.

Сътъхъ норъ, какъ заповъди Христа ноставлены нередъ человъчествомъ, началась эта работа, и не кончится она до тъхъ поръ, пока не будетъ исполнено все, какъ и сказалъ Христосъ (Ме. V, 18).

Церковь, составлявшаяся изъ тѣхъ, которые думали соединить людей воедино тѣмъ, что они съ заклинаніями утверждали про себя, что они въ истинѣ, давно уже умерла. Но церковь, составленная изъ людей не обѣщаніями, не помазаніемъ, а дѣлами истины и блага, соединенными воедино — эта церковь всегда жила и будетъ жить. Церковь эта какъ прежде, такъ и теперь составляется не изъ людей, взывающихъ: Господи, Господи! и творящихъ беззаконіе (Ме. VII, 21, 22), но изъ людей, слушающихъ слова сін и исполняющихъ ихъ.

Люди этой церкви знають, что жизнь ихъ есть благо, если они не нарушають единства сына человъческаго, и что благо это нарушается только неисполнениемъ заповъдей Христа. И нотому люди этой церкви не

могутъ не исполнять этихъ заповѣдей и не учить другихъ исполненію ихъ.

Мало ли, много ли теперь такихъ людей, но это та церковь, которую ничто не можетъ одолѣть, и та, къ которой присоединятся всъ люди.

Не бойся, малое стадо! ибо Отецъ вашъ благоволилъ дать вамъ Царство (Лк. XII, 32).

Москва, 22 января 1884 г.



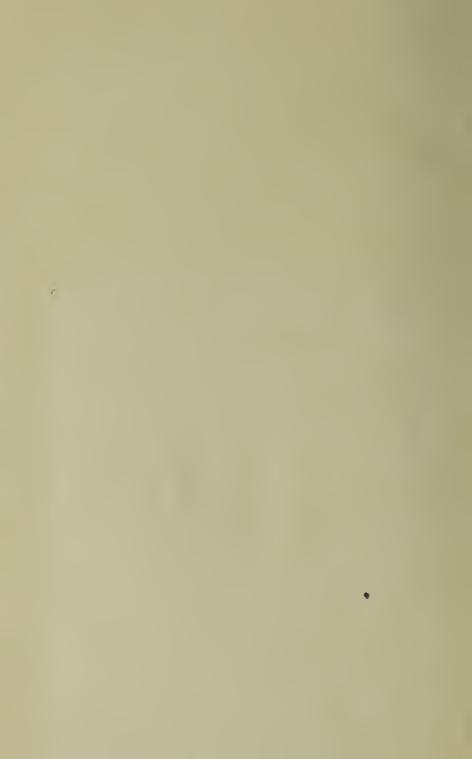



\7E5222E0P€

DUKE UNIVERSITY LIBRARIES V Chem moia vieta. 891.73 T654V